F43-1504

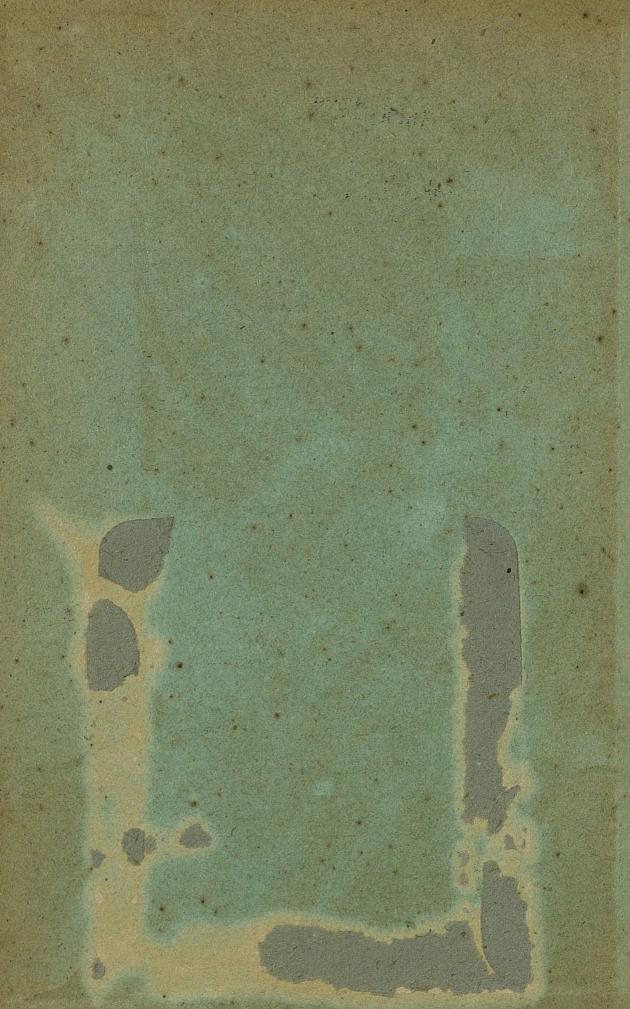







COLJIAN 6HO-MONHTH TECKIE HTOFH OKTABPECK AFO MEPEBOPOTA

> ПЕТРОГРАДЪ МОСКВА

изд. Т-во «РЕВОЛЮЦІОННАЯ МЫСЛЬ» 1918.

CAC

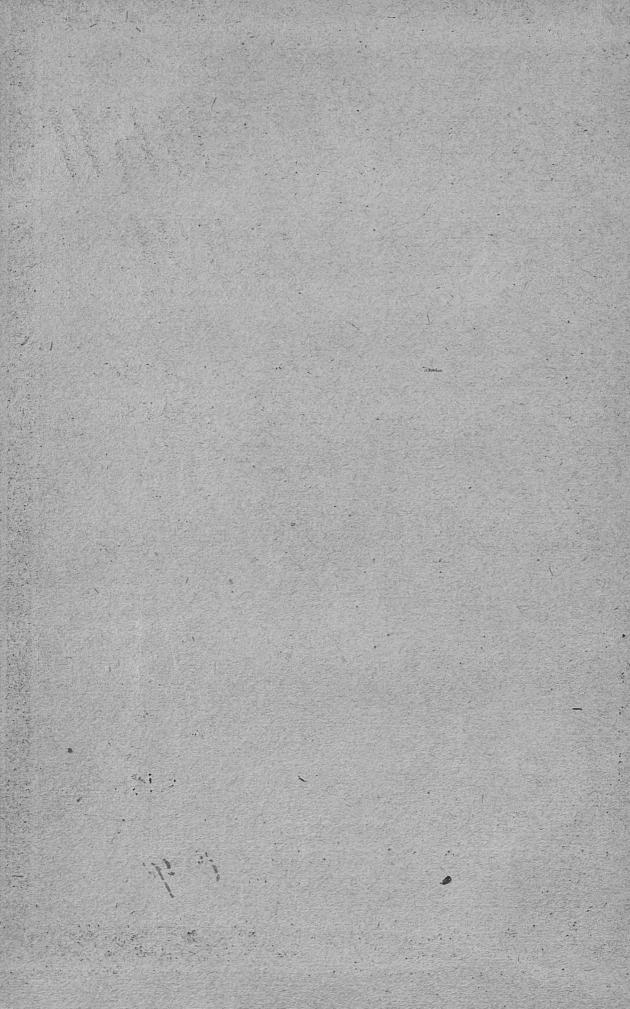

E43 1504

335.5-4:329.14/47

## БОЛЬШЕВИКИ У ВЛАСТИ.

Соціально-политическіе итоги = октябрьскаго переворота. =

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ.



Тепографія русі верешлетвая стареотникая стареотникая стареотникая стареотникая стареотникая стареотникая ваб., д. 28а.

WHAT DESTRUCTED AND LINE

and as the sure of the second



## Соціально-психологическія основы большевизма.

Въ основаніи большевистскаго возстанія лежаль слівной, стихійный народный взрывъ, рефлекторно направленный противъ затянувшейся войны. Онъ быль конвульсіей народно-хозяйственнаго организма, слишкомъ примитивнаго, чтобы выдержать современную войну, войну на истощеніе, подвергающую экзамену обмую экономическую и соціальную устойчивость государства.

Партія большевиковъ демагогически использовала этотъ нароставшій народный и солдатскій протестъ, подтотовлявшійся военно-экономической разрухой Россіи. Безпредметное стихійное недовольство было этой партіей обращено сначала—на Временное Правительство, затѣмъ—на «буржуевъ» вообще, затѣмъ—на бунтовщиковъ противъ «совътской власти», затѣмъ—противъ «соглашателей», затѣмъ—противъ «согласномыслящихъ, яко «саботажниковъ» и «контръ-революціонеровъ». Получивъ власть путемъ переворота и поддерживая ее путемъ натравливанія и разжиганія—гражданской войны, она провозгласила наступленіе соціали стической эры. Однако, даже поверхностный анализъ можетъ обнаружить, что соціальная сущность большевизма не имѣетъ ничего общаго съ соціализмомъ.

Правда, партія большевиковъ когда-то смотрѣла на себя, какъ на политическую представительницу пролетаріата раг excellence. Составляя лѣвое крыло россійской соц.-дем. рабочей партіи, она всегда утверждала, что она является наиболѣе послѣдовательнымъ выраженіемъ марк-

сизма, этой истинной идеологіи класса наемныхъ рабочихъ, какъ онъ сложился въ современномъ буржуазномъ обществъ. Нътъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что, когда октябрьскія событія поставили у власти партію большевиковъ, она серьезно увѣрила себя и пыталась увѣрить въ томъ весь буржуазный и рабочій міръ Европы и Америки, что въ Россіи наступила диктатура пролетаріата, т. е. та специфическая фаза міровой исторіи, въ которой международный соціализмъ видить переходную эпоху ють капиталистическаго общества къ соціалистическому.

Но уже давно сказано, что о политических партіяхъ надо судить не потому, что онъ о себъ думаютъ и говорятъ, а по тому, что онъ дълаютъ,—и, можно прибавить, по тъмъ соціальнымъ силамъ, которыя служатъ для нихъ опорой, и чьи аппетиты, чаянія и тяготънія приводятъ ихъ въдвиженіе.

И съ этой точки зрѣнія сразу вызываеть сомнѣнія самая возможность диктатуры пролетаріата, предполагающей развитое капиталистическое общество и, во всякомъ случаѣ, хорошо организованный развитой многочисленный классъ наемныхъ рабочихъ, въ такой отсталой капиталистической странѣ, какъ Россія, съ ея на три четверти крестьянскимъ населеніемъ, съ ея относительно малочисленными кадрами наемныхъ рабочихъ, въ массѣ своей еще не совсѣмъ порвавшихъ съ деревней, начавшихъ жить сознательной политическою жизнью лишь за восемь мѣсяцевъ до своего «пришествія къ власти».

• Соціальная сущность большевистской власти коренится, какъ и многія общественныя явленія современности, въ явленіяхъ соціальнаго распада, созданныхъ европейскимъ катаклизмомъ—войною.

Великая міровая война произвела въ соціальномъ строть Россіи, среди многихъ другихъ, одно, чреватое крайне вамными послѣдствіями, перемѣщеніе классовъ: она необычайно усилила процессъ пролетаризаціи—точнѣе, деклассированія—крестьянства.

Громадный спросъ на рабочія руки, предъявленный военною промышленностью, лишившеюся части своихъ постоянныхъ рабочихъ, призванныхъ въ войска, отвлекъ изъ

деревни соблазномъ высокихъ заработковъ многочисленные слои трудового крестьянства. Именно этимъ притожкомъ сельскаго населенія объясняется, помимо наплыва бъженцевъ, тотъ ростъ городовъ, который былъ отміченъ статистикою въ первые годы войны.

Но это увеличеніе класса наемныхъ рабочихъ имѣло одну особенность: оно носило временный, преходящій карактеръ. Это не быль обычный, свойственный капиталистическому порядку ростъ города за счеть деревни, рость индустріализаціи хозяйства и населенія. Вызванный исключительно потребностями военнаго времени, новый пролетарій не становился постояннымъ промышленнымъ рабочимъ, который, «вывариваясь въ фабричномъ котлѣ», создаеть специфическій типъ работника, такъ воспріимчиваго къ ученію современнаго пролетарскаго соціализма. Ибо война, пожирая непроизводительно сырые матеріалы и изнашивая постоянный капиталъ страны, таила въ самой себѣ причины гибели ею же вызванной къ жизни промышленности, не говоря уже о ея демобилизаціи вмѣстѣ съ прекращеніемъ войны.

Такъ создался рабочій, психическій складъ котораго чуждъ промышленному строю крупной капиталистической фабрики, рабочій, не связанный съ нею всёми корнями своего существованія. Временно занятый въ промышленности, уже начавшей падать къ третьему году войны и подлежавшей ликвидаціи съ прекращеніемъ войны, этотъ деклассированный крестьянинъ имѣлъ въ ближайшемъ будущемъ лишь двѣ соціальныя перспективы: судьбу паупера, лишеннаго сколько-нибудь прочной производственной основы, или, въ меньшей степени, возвращеніе къ крестьянскому хозяйству тамъ, гдѣ есть на лицо возможность къ этому послѣ пертурбацій военнаго времени.

И въ томъ и въ другомъ случать идеологія этого де классирова наго крестьянства, еще не сложившагося въ классъ промышленнаго пролетаріата, не въ современномъ соціализмъ съ его ученіемъ объ обобществленні производства и его планомърномъ общественномъ регулированіи. Тъ соціальные тиски хозяйственнаго тупика, въ которые поставила война извлеченное ею изъ деревень крестьянство, влекутъ его къ первобытному соціа-

лизму, соціализму потребленія, захвату наличнаго богатства страны и раздёлу его между всёми, быть можеть, обреченными на голоданіе работниками, къ соціализму м потребленія за счеть дальныйшихъ судебъ производства.

Въ положеніи, аналогичномъ съ рабочими военной промышленности, находилась и многомилліонная солдатская масса. Выбитая на годы изъ своей обычной крестыянской колеи, она не только на время войны лишилась хозяйственнаго фундамента своего существованія, формировавшаго весь ея морально-психологическій складъ, не только отвыкла отъ «крестьянствованія», но даже въ тыловыхъ гарнизонахъ-привыкла жить на счетъ государства, да еще «между дёломъ» заниматься мелкой спекуляціей. Продолжительность войны, затянувшейся на годы, подвергла крестьянское хозяйство ушедшаго на войну или на гарнизонную службу домохозяина величайшимъ испытаніямъ. Изъ многихъ мъстъ, въ особенности, нечерноземной полосы идутъ свъдънія о разореніи мелкаго трудового хозяйства, взваленнаго на плечи солдатской жены или вдовы «съ малыми ребятишками». Такъ все растущая масса населенія привыкала чувствовать себя въ соціальноэкономическомъ смыслѣ «между небомъ и землей».

Къ этой полной неопредъленности соціальнаго будущаго окопнаго или тылового солдата присоединились, вслъдствіе пораженій, пережитыхъ армієй, разочарованіе въ непосредственной цъли ойны побъдъ, а также страшныя лишенія, вызванныя небывалымъ разстройствомъ снабженія арміи предметами питанія и обмундированія. Фронтъ, солдатскій фронтъ, сидълъ въ окопахъ на третьемъ году войны безъ всякихъ на деж дъ на будущее, заходила ли ръчь о возможныхъ хозяйственныхъ перспективахъ мирнаго времени или объ окончаніи войны пораженіемъ врага.

И здъсь психологія слоевь, лишившихся или находящихся подъ угрозою лишенія соціально-экономической базы своего существованія, должна была стать и въ въйствительности стала доминирующей. Психологія неустойчивости, непрочности, безпочвенности, психологія душевнаго и моральнаго распада и метаній изъ стороны въсторону.

Такъ, въ соціальномъ итогъ міровой войны въ Россін образовались огромныя деклассированныя въ хозяйственномъ отношеніи рабочія и солдатскія массы, не отложившіяся еще въ опредъленныя соціальныя формы. Въ мур исихологіи преобладали элементы поверхностнаго бурленія, безпредметной озлобленности, хаотическаго броженія, при которомъ всего проще найти выходъ изъ жизненнаго и душевнаго бездорожья въ стремленіи «сорвать сердце», разгромить, выместить накипъвшія боли и обиды. Въ такомъ состоянии всего легче превратиться въ стадную «толпу», слѣпо идти за вожаками-демагогами, ожесточаясь отъ всякаго сопротивленія и фанатизируясь до полной потери способности разсуждать и слушать чужіеаргументы. Съ такою толпой нельзя ничего строить и организовать, но можно разрушать, разгромлять, брать «на шарапъ», захватывать и дълить. Именно идеологію этихъ массъ въ ихъ переходномъ экономическомъ состояніи и отражала партія большевиковъ. Именно ихъ психологію первобытнаго соціализма, соціализма потребленія и соціальнаго дівлежа и проявляло такъ-называемое «рабоче-крестьянское правительство».

Достаточно бѣгло просмотрѣть всю большевистскую литературу революціоннаго времени, всѣ большевистскіе помлитическіе лозунги текущаго дня, всѣ декреты совѣта народныхъ комиссаровъ и способы мхъ проведенія въ жизнь, чтобы убѣдиться въ томъ, что не о диктатурѣ пролетаріата въ современномъ смыслѣ этого слова шла рѣчь въ послѣ-октябрьскій періодъ русской революціи, а о самомъ грубомъ господствѣ соціально деклассированныхъ низовъ, могущихъ выдвинуть лишь деспотизмъ льстящихъ имъ политическихъ авантюристовъ.

Въ теченіе всей революціи ярко проявлялись и обращали на себя вниманіе типично-демагогическіе пріємы большевистской агитаціи и пропаганды. И дѣло было здѣсь не только въ томъ, что не было той лжи и клеветы, которой не использовала бы большевистская пресса въщѣляхъ дискредитированія своихъ политическихъ противниковъ даже изъ среды революціонной демократіи. Нѣтъ, важно отмѣтить, что вся духовная пища, которую «передовая партія пролетаріата» преподносила трудящимся массамъ, сводилась къ брани и разжиганію классовой ненависти.

Вмѣсто стремленія поднять классовое самосознаніе передовых слоевъ рабочаго класса до того уровня, на которомъ стоитъ современный соціализмъ, вмѣсто попытокъ помочь рабочимъ, солдатамъ и крестьянамъ разобраться въ сложной политической и экономической обстановкѣ, большевистская литература была наполнена брэнными и крѣпкими словами: «буржуазные прихвостни», «измѣнняки народа», «предатели пролетаріата» и т. п. Аргументы доводы и соображенія были замѣнены систематическимъ подрываніемъ довѣрія ко всѣмъ демократическимъ и соціалистическимъ партіямъ, использованіемъ традиціоннаго недовѣрія массъ къ интеллигенціи. Въ итогѣ получилась настоящая погромная печать:

Но, не отвъчая задачамъ соціализма, эта большевистская демагогія какъ нельзя болье отвъчала настроеніямъ психологіи той, выброшенной изъ своей нормальной хозяйственной колеи, деклассированной рабочей и солдатской массы, которая и безъ того уже металась въ противоръчіяхъ своего переходнаго соціальнаго существованія. Ейзотой массъ, было не до обще-національныхъ и наиболье отвъчающихъ интересамъ демократіи и международнаго соціализма выходовъ изъ тяжелаго внъшняго и внутренняго положенія страны. Ибо, лишенная прочной, а зачастую и всякой экономической базы, она не могла думать о будущемъ: ей нуженъ былъ немедленный выходъ въ настоящемъ, цъну же такого выхода она немогла взвъсить по самому своему соціальному положенію.

И всѣ дѣла, совершенныя большевиками послѣ захвата ими власти, были продиктованы имъ не современнымъ соціалистическимъ ученіемъ, не задачами международнаго соціализма, а непосредственными интересами деклассированной солдатчины и фабрично-заводской «деревенщины». На дѣлѣ, практически большевиками отвергалось всякое организованное, планомѣрное, сознательное вмѣшательство въ стихійный процессъ политико-экономической жизни страны, и вся философія ихъ дѣйствія заключалась въ анархическихъ словахъ тылового солдата, получившихъ лестное одобреніе самого большевистскаго бога, Ленина: «грабь награбленное».

Стоить обозрѣть бѣглымъ взглядомъ всю политику большевистской власти, всь ея важнъйшія мъропріятія. чтобы получить живую иллюстрацію всего сказаннаго. Воть военная и международная политика, якобы вдохновляемая самыми крайними интернаціоналистскими лозунгами, подъ которыми кроется грубо выраженное делегатомъ-солдатомъ простое, утробное, шкурное требованіе: «дайте намъ какой угодно миръ, хоть похабный миръ. только бы миръ»! Вотъ, вмъсто борьбы съ разрухой промышленности, отдача заводовъ и фабрикъ на произволъ занятой въ ней пришлой, неквалифицированной заводской массы, вплоть до взятія ея на государственное содержаніе за счетъ сумасшедшей фабрикаціи падающихъ въ цене бумажекъ; вотъ, вместо государственнаго синдицированія банковъ и планом'єрнаго распред'єленія кредита. грубый захватъ красногвардейцами банковъ съ обшариваніемъ сейфовъ; вотъ «немедленное» расхватываніе по деревнямъ помъщичьяго скота и инвентаря деревенской голытьбой, «бъднъйшимъ крестьянствомъ», съ перепродажей скупщикамъ и кулакамъ, съ конечниъ торжествомъ мелкобуржуазнаго стяжательства и спекуляціи; вотъ искорененіе всъхъ школъ, едва зарождающейся демократической гражданственности, въ лицъ земствъ, городскихъ думъ. Учредительнаго Собранія; вотъ превращеніе «Сов'єтовъ» въ участки, въ канцеляріи новыхъ сатраповъ, почетно переименованныхъ въ «народные комиссары»; вотъ замъна правильной налоговой системы—случайными и произвольными «контрибуціями», продовольственной организаціи -- системой дезорганизованныхъ реквизицій, вотъ замѣна судовт самосудами, арміи и милиціи—красной жандармеріей; вотъ упразднение всъхъ гражданскихъ свободъ, неприкосновенности личности, всеобщаго избирательнаго права, тайны голосованія, яко «буржуазныхъ предразсудковъ»; воть-«опрощеніе» всего хозяйственнаго строя; вотъ разръшеніе сложныхъ экономическихъ проблемъ - арестами отдёльныхъ предпринимателей, а сложныхъ національныхъ проблемъ-карательными экспедиціями; вотъ упраздненіе всякаго государственнаго 'контроля; бюджетной системы и

отчетности, съ водвореніемъ на мѣсто всего этого простого правила: «своя рука—владыка»; вотъ бюрократическое «скорострѣльное» фабрикованіе «декретовъ» на развалинахъ демократическаго законодательства; вотъ сивтема террора, подготовляющаго страну въ будущемъ къ любой иной диктатурѣ, развивающее въ массахъ усталость, самоотстраненіе отъ политики, равнодушіе и абсентемямъ при надоѣвшихъ выборахъ, тѣмъ болѣе, что неугодиме новой власти выборы аннулируются при помощи разтоновъ...

Большевистская власть, разваливая все и вся, пытается еще держаться, вдохновляя себя лозунгомъ безпощадной войны противъ ростущей опасности контръ-революціи. Когда этотъ контръ-революціонный павосъ больпиевизма еще остается искреннимъ, онъ не больше, какъ субъективная иллюзія. По объективному смыслу своей дъятельности, самъ большевизмъ, въ его практической работь, и есть контръ-революція въ действіи. Подъ его революціонно-соціалистической фразеологіей и жестикуляціей кроется попят ное, регрессивное движение во всехъ областяхъ жизни. Октябрьскій переворотъ началъ не соціалистическую эру, а эру ликвидаціи завоеваній революцін, эру стремительной ликвидаціи гдь остатковь, гдь зачатковъ нашей культуры, гражданственности и госукарственности, вплоть до ликвидацій самого независимаго экономическаго и политическаго бытія Россіи, какъ цълаго. А періодъ господства большевистской власти является жколой подготовленія массь къ отстраненію оть активнаго участія въ рѣшеніи судебъ страны, школой психологической подготовки массъ къ любой политической раставрации на развалинахъ еще не сложившейся, но уже разрушенной демократической гражданственности.

Д. Розенблюмъ.

## Внъшняя политика большевизма.

Въ своей иностранной политикъ большевизмъ былъ жлъщиикомъ своей военной политики, проще говоря плънникомъ своей армейской демагогіи.

Большевизмъ, какъ партія, самъ является ничѣмъинымъ, какъ маленькой, но сплоченной гражданской арміей въ необузданной и свирьпой борьбь за власть. Эта армія вышколена, дисциплинирована, им'єсть своего гражданскаго Наполеона или, пожалуй, Кромвеля въ лицъ Ленина, и на подобіе кромвелевской арміи, скована прочнымъ религіознымъ цементомъ-върованіемъ въ единоспасающую силу своей въры, современнаго Ленинскаго «анархо-совътизма», съ котораго еще не совстмъ усптли слинять марксистскія краски. Это-гражданская армія, ищущая власты, и создающая ее для Ленина въ видъ диктатуры въ Совътъ народныхъ комиссаровъ, для Ленинскаго политическаго главнаго штаба-въ видъ гражданской «совътской» олигархіи съ группирующейся вокругъ нея комиссародержавной большевистской бюрократіей, а для «низовъ»—въ видь дезорганизованной охлократіи на мъстахъ.

Чтобы получить власть, она должна была опереться на штыки. Чтобы опереться на штыки, она должна была эксплуатировать стремленіе арміи къ миру. Другія фракціи соціалистической демократіи—соціалисты-революціонеры и меньшевйки— загородили ей дорогу къ нормальном у использованію жажды мира. Они провозгласили цълью всей внъшней политики новой Россіи—приближеніе всеобщаго демократическаго мира. Войну съ русской стороны они объявили исключительно войной за безан нексіон ность грядущаго мира, за его обоснованіе на

«правъ народовъ». Чтобы «переконкуррировать» ихъ, большевистская партія должна была фатально пойти по другой дорожкъ по дорожкъ сепаратнаго мира, т.-е. предательской сдълки съ гогенцоллернской Германіей.

Вся разруха, всё бёдствія Россіи имёли первоисточникомъ войну. Это бьеть въ глаза всякому,—даже самой темной массё. Поэтому жажда мира является всеобщей. Въ Россіи, при ея хозяйственной отсталости, усугубленной самодержавно-бюрократическимъ режимомъ, разруха была наибольшей изъ всёхъ европейскихъ странъ, и потому жажда мира наиболёе напряженной, действующей со всею силою элементарной стихій.

Темная часть массы тянулась къ миру, къ миру во что бы то ни стало. Но ей не было ясно, почему сепаратный миръ не можетъ замънить мира всеобщаго.

Это было бы ей яснъе, если бы она понимала, если бы она знала, что, во-первыхъ, и нейтральныя страны захвачены всеобщимъ хозяйственнымъ кризисомъ, ибо всемірная война есть всемірное бъдствіе, и когда «паны» дерутся, то у нейтральныхъ «хлопцевъ» чубы трещатъ; что, во-вторыхъ, для уже вовлеченныхъ въ войну странъ изолированный выходъ долженъ быть оплаченъ цѣной, которая можетъ превзойти цѣну дальнъйшаго продолженія войны вплоть до общаго мира; и что, въ третьихъ, при изолированномъ выходъ изъ войны самая демобилизація промышленности можетъ оказаться для всего народнаго хозяйства и для государственныхъ финансовъ новымъ кризисомъ, который перенести не легче, чѣмъ продолжать переносить войну.

Все это доказывалось намъ не разъ передъ лицомъ то рабочей, то крествянской, то солдатской аудиторін. И одно время казалось, что наша аргументація воспринимается. Казалось, всѣ понимають, что изъ такой великой всемірной катастрофы можно выйти либо всѣмъ, либо никому, что нельзя просто отъ нея сбѣжать куда то въ сторонку. Такъ казалось. Оказалось другое.

Для темной массы слишкомъ далеки, слишкомъ отвлеченны, слишкомъ сложны были наши аргументы. Проще и осязательнъе было разсуждать такъ: не было войны—не было такой разрухи; перестанемъ воевать—и разруха пре-

кратится. А еще проще на фронтъ было ощущать стихійную тягу «домой!», а въ тылу изнывать по мужьямъ, сыновьямъ и братьямъ.

Большевики, какъ партія, раздирались двумя желаніями. Соблазнительно было опереться на стихію. Зазорно казалось принизиться до ея уровня міропониманія и міроощущенія.

И большевики избрали сначала средній, точнѣео кольный путь. Они съ возмущеніемъ отвергали «клевету», «злостную выдумку» объ ихъ тайной склонности къ
сепаратному миру. Тѣмъ болѣе отвергали, что проникновеніе ихъ лидеровъ въ Россію черезъ германскую территорію, съ милостиваго соизволенія германскихъ властей, дѣзало ихъ положеніе въ высшей степени щекотливымъ, уязвимымъ съ морально-политической стороны.

Не будучи въ состояніи идти къ сепаратному миру пря-

Сепаратный миръ имълъ бы своимъ послъдствіемъ разрывъ съ союзниками. Но и обратно: стоило привести къ полному разрыву съ союзниками, чтобы въ результатъ, какъ единственный выходъ, самъ собой напросился бы сепаратный миръ.

И вотъ, внѣшне чураясь всякой мысли о сепаратномъ мирѣ, большевики сосредоточили весь свой политическій артиллерійскій огонь на союзникахъ. А чтобы облегчить себѣ ихъ обстрѣлъ, большевики сдѣлали конькомъ всей своей агнтаціи въ вопросахъ внѣшней политики одно требованіе—опубликованія секретныхъ договоровъ, заключавшихся нашими союзниками съ сошедшимъ со сцены царскимъ правительствомъ.

Тщетно заявляли мы на всѣ лады, что эти договоры сданы въ архивъ исторіи, что все, относящееся въ нихъ до былыхъ притязаній Россіи, нами аннулировано, а то, что являлось «компенсаціями» союзниковъ, будетъ, въ связи съ этимъ, пересмотрѣно на межсоюзнической конференціи; что съ этой послѣдней мы не торопимся лишь для того, чтобы лучше обезпечить на ней торжество нашихъ стремленій, подготовивъ предварительно почву въ союзныхъ странахъ черезъ ихъ рабочую демократію, для чего въ Стокгольмѣ соберемъ соціалистическій международ-

ный «предконгрессъ мира». Тщетно мы говорили, что надоглядьть впередъ, а не назадъ; что опубликование этихъ секретныхъ договоровъ имфетъ, после русской революции, болье историческое, чымь практическое значение; что опубликование этихъ договоровъ нами не повлечетъ собою опубликованія тайныхъ договоровъ, связывающихъ между собою центральныя имперіи, и потому это будеть вода на мельницу ихъ имперскихъ правительствъ; что всъ «секреты» тайной дипломатіи являются, въ существъ своемъ, секретами полишинеля, и никакихъ великихъ открытій, которыя бросили бы совершенно новый свъть на все, что было, мы не сдълаемъ; словомъ, что вопросъ о публикацін старыхъ тайныхъ договоровъ-вопросъ второстепенный и сравнительно маловажный, изъ-за котораго съ союзниками ссориться не стоить: гораздо важнье, уступивъ имъ здъсь, сосредоточить всъ силы на то, чтобы склонить ихъ на пріятіе безаннексіоннаго, демократическаго мира, для непосредственно передъ нами стоящаго будущаго.

Все было тщетно. Большевики почувствовали, что здъсь-выигрышный пункть въ ихъ позиціи. Развъ не величайшее зло-секретная дипломатія? Развъ требованіе вывести на свътъ Божій все, что дълалось раньше для распутыванія или для дальнъйшаго запутыванія военной катастрофы, не элементарно-справедливо? А, главное, развъ трудно заподозрить въ отказъ немедленно опубликовать документы прошлаго-угрозу для настоящаго? Развъ трудно сказать: «этихъ документовъ не публикуютъ потому, что втайнъ имъ и до сихъ поръ придаютъ всю дъйственную силу; васъ обманываютъ, васъ надуваютъ, отъ васъ скрывають, за что вы воюете і» Унаслъдованная нами отъ прошлаго болъзненная недовърчивость и подозрительность темной массы по отношенію къ политическимъ верхамъ-огромная психическая сила, и наигрывать на ней-вещь соблазнительная. И большевики со встмъ возможнымъ жаромъ и усердіемъ принялись за разработку этой благодарной темы. И чъмъ больше росла усталость отъ войны, тъмъ охотнъе ихъ слушали, и тъмъ смълъе выступали они, идя отъ обвиненія къ обвиненію, отъ клеветы къ клеветъ.

Чхеидзе, Церетели, Черновъ... Люди, которыхъ правые съ пёной у рта корили «циммервальдизмомъ», такъ же

хорошо понявши его, какъ слова «жупелъ» и «металлъ» пугливая купчиха Островскаго; люди, которыхъ ненавистники справа окрестили «пораженцами»—были ославлены слѣва, какъ виновники затягиванія войны, какъ сторонники войны до полной побѣды, ради осуществленія—цѣною русской крови—какихъ то чужихъ захватныхъ цѣлей, заботливо скрываемыхъ отъ народныхъ взоровъ...

О, конечно, надо признать, что союзныя правительства отнюдь не облегчили русской демократіи ея борьбу дезорганизующей работой большевизма. Въ вопросъ о пересмотрѣ «цѣлей войны» имъ; стоявшимъ слишкомъ часто на почвѣ своекорыстнаго и узкаго «святого національнаго эгоизма», хотълось оставить себъ свободныя руки для ръшеній на основ'є стратегической «карты войны». Они медлили съ безотговорочнымъ признаніемъ безаннексіоннаго мира, они вставляли палки въ колеса дълу возстановленія соціалистическаго Интернаціонала, они отказывали своимъ сопіалистамъ въ паспортахъ на стокгольмскую конференцію. Русское обновленное министерство иностранныхъ дълъ, послъ паденія Милюкова попытавшееся вступить на новый путь, не долго шло по нему съ должной ръшительностью и твердостью. Чёмъ дальше, тёмъ больше проявляло оно слабость и готовность мириться со встми вреднъйшими для насъ faux pas союзной дипломатіи. Больше-вики злорадствовали и торжествовали. Ихъ требованіе публикаціи секретныхъ договоровъ, въ началѣ казавшееся массамъ пустой и запоздалой придиркой, періобрѣтало съ каждымъ днемъ новый въсъ и значеніе. Наканунъ большевистскаго переворота, въ предпарламент в даже та часть соціалистической демократіи, чья фатальная тяга къ коалиціи съ кадетами, къ сожальнію, одержала на демократическомъ совъщании свою Пиррову побъду, -- даже она обсуждала вопросъ о созданіи частичнаго министерскаго кризиса, о форсированіи отставки Терещенко. И лишь боязнь, какъ бы этотъ частичный кризисъ не превратился въ общій, привель ее къ новой капитуляціи: не только остался Терещенко, но въ жертву ему былъ принесенъ военный министрь Верховскій, не видівшій возможности спасти армію безъ болъе ръшительныхъ и открытыхъ демаршей нашего министерства иностранныхъ дълъ въ сторону приближенія общаго мира путемъ пересмотра союзниками цѣлей войны и опубликованія ими пріемлемыхъ для демократическаго сознанія мирныхъ условій.

Это было послѣдней каплей, переполнившей чашу.

Идейный штурмъ, которому большевики подвергли умы и сердца «сѣрыхъ шинелей», завершился побѣдой. Настала новая эра въ нашей внѣшней политикъ. Она открылась эпубликованіемъ тайныхъ договоровъ.

Газеты своевременно отмътили, что содержание пресловутыхъ «тайныхъ» договоровъ оказалось для общественнаго мнънія и прессы далеко не новымъ. Какъ и предполагалось, починъ въ дѣлѣ захватническихъ притязаній принадлежалъ царской Россіи. 19-го февраля (4-го марта) 1915 г. Сазоновъ передалъ англійскому и французскому посламъ «памятную записку» съ обоснованіемъ требованія для Россін Константинополя, проливовъ, прилежащихъ къ нимъ и Мраморному морю территорій и острововъ. Со всеми этими притязаніями, равно какъ и съ притязаніями по отношенію къ Арменіи, съ Трапезундомъ, Эрзерумомъ, Ваномъ и Битлисомъ\*), русскіе читатели хорошо знакомы хотя бы по извъстной Милюковской стать того времени «Чего ждетъ Россія отъ войны». Въ печать проскальзывали свъдънія и о томъ, что Делькассе вначаль даваль на это отвъты принципіально-благопріятные, но неопределенные и уклончивые, со ссылкой на возможное сопротивление Англін. Въ эту сторону, какъ оказывается, и направлялись дальнъйшіе демарши царской дипломатіи. Съ этими демаршами, какъ теперь видно, совпадаетъ по времени шантажный походъ противъ «союзной» Англіи въ тогдашней нашей черносотенной прессъ. Получивъ, наконедъ, согласіе отъ Англін, царскіе дипломаты снова напирають на Францію, съ цѣлью получить и отъ нея болѣе формальное и категорическое согласіе. Всѣ эти выторговыванія Россіей крупныхъ территоріальныхъ приращеній—сюда надо присоединить «свободу разграниченія съ Германіей и Австро-Венгріей»,

<sup>\*)</sup> Внослъдствіи сюда прибавлена территорія южнаго Курдистана по линіи Муша—Серть—Ибнъ—Омарь—персидская граница.

при чемъ, какъ видно изъ работъ Милюкова, имълось въ виду присоединенія Познани, Галиціи, Буковины, Угорской Руси за Карпатами, Восточной Пруссіи, устьевъ Вислы и части Силезіи, а равно и нѣкоторыхъ болѣе мелкихъ\*)—вызвали вопросъ о «компенсаціяхъ» за такое усиленіе Россіи для Англіи и Франціи. Въ результатѣ получилось требованіе присоединенія къ Франціи Эльзасъ Лотарингіи, со вилюченіемъ «всего желѣзопромышленнаго бассейна Лотарингіи и всего углепромышленнаго бассейна долины Саара», и образованія изъ остальной части зарейнскихъ провинцій Германіи автономнаго цѣлаго, оккупированнаго на неопредѣленное время французскими войсками, «дабы рѣка Рейнъ на будущее время явилась прочною стратегическою границею противъ германскаго вторженія».

Аналогичные проекты «компенсацій» выдвинула и Англія, въ результать чего быль выработань полный планъ раздьла Турціи. Франція при этомъ получала прибрежную полосу Сиріи, Аданскій Вилайеть и полосу земли вглубь страны, вплоть до новой русской границы; Англія южную часть Месопотаміи съ Багдадомъ и два порта—Акку и Койфу—въ Сиріи; Аравія выдълялась въ самостоятельное арабское государство или конфедерацію государствъ; Александретта, на которую мѣтили было и Франція, и Англія, и Италія, и даже Россія, объявлялась вольнымъ городомъ; Палестина со св. мѣстами подчинялась особому режиму съ «кондоминіумомъ»—или какому либо дальнѣйшему соглашенію Россіи, Англіи и Франціи.

Насколько все это не ново, можетъ убъдиться всякій, раскрывши послъдній «ежегодникъ» газеты «Рѣчь» съ обширной статьей Милюкова о внъшней политикъ. Не говоря, конечно, что рѣчь идетъ о содержаніи пресловутыхъ «тайныхъ договоровъ», Милюковъ въ формъ обзора отзывовъ вліятельной европейской прессы и вліятельныхъ политическихъ дъятелей рисуетъ всю ту картину національнаго разграниченія союзническихъ интересовъ и со-

<sup>&</sup>quot;) Закръпленіе за Россіей районовъ Исфагани и Іезда въ Персіи, увеличеніе "сферы вліянія" Россіи за счеть нейтральной полосы у Зульфагера и въ Съв. Афганистанъ, отмъна ограниченій въ использованіи Россіей Аландскихъ острововъ.

гласованія ихъ «цѣлей войны», которая нынѣ Троцкимъ извлечена изъ архивовъ министерства иностранныхъ дѣлъ.

Тайные документы, далье, дають полную картину махинацій, посредствомъ которыхъ привлекались на сторону согласія нейтральныя государства. Ни для кого не было тайной, какой характеръ эти махинаціи носили. Пишущій эти строки въ свое время, въ газетъ «Жизнь», издававшейся въ Швейцаріи, обращалъ вниманіе читателей на рѣдкое по цинизму заявленіе оффиціальнаго органа царской военщины, «Русскаго Инвалида», что союзникамъ необходимо образовать заграницей центральное бюро «для покупки нейтралитетовъ». Тогда же въ прессъ появлялись не разъ свъдънія о ходъ «торговъ и переторжекъ». Картину ихъ мы нынъ можемъ возстановить. Въ самомъ началъ войны. Англія, Франція и Россія объщали Греціи въ награду за немедленную помощь сербамъ южную Албанію, кромъ Валлоны (предметъ вождельній Италіи), но Греція требовала, чтобы союзники добились отъ Румыніи гарантій противъ нападенія на Грецію болгаръ; но съ Румыніей имъ дѣла сладить не удалосьь. Въ началъ 1915 г. торги возобновились, и грекамъ была предложена часть Айдинскаго вилайета въ Малой Азіи; на этотъ разъ греки соглашались, если выступять вмъсть съ ними и болгары; съ болгарами тоже дело не ладилось, а демъ временемъ король Константинъ «ушелъ» Венизелоса въ отставку. Наконецъ, Гунарисъ переговоры опять возобновились, и греки предъявили два новыхъ требованія-гарантіи полной неприкосновенности всёхъ греческихъ границъ и достаточнаго дессанта союзниковъ, но союзники не върили Гунарису, и дъло кончилось организаціей Венизелосомъ салоникскаго Временнаго Правительства, высадкой союзниковъ въ Македоніи и низложеніемъ Константина. Въ этомъ вмъщательствъ во внутреннія дъла Греціи Терещенко отъ имени новон Россіи категорически отказался участвовать, выражая надежду, что греческій народъ придеть черезь Учредительное Собраніе къ республикѣ и выявить свою истинную волю по вопросамъ войны и мира.

Мы видьли, что переговоры съ Греціей переплетались и тормовились параллельными переговорами съ

Болгаріей\*). Эта посл'єдняя вела «торги и переторжки» на объ стороны одновременно. По документамъ нашего мин. иностр. дёлъ, при переговорахъ съ центральными имперіями Болгарія искала приращеній за счеть главнымъ образомъ Сербін (границъ по Моравъ, съ переходомъ къ Болгаріи округовъ Ниша, Приштины, Искюба, Монастыря, и-за счетъ Греціи-Салоникъ). При переговорахъ съ Франціей, болгары были скромнъе въ претензіяхъ къ Грецін (ограничиваясь Драмой, Ковалой и Сересомъ) и къ Сербіи (долина Тимока и города Пиротъ н Кранья), но прибавляли за то всю Добруджу. Союзники, вмѣсто притязаній на греческую и сербскую части Македонін, выдвигали проектъ «независимой Македоніи со столицею въ Салоникахъ», шли на присоединение Добруджи и намекали на возможность компенсаціи за счетъ Турціи до линіи Мидія-Родосто. Болгары, повидимому, не очень вфрили въ возможность получить отъ союзниковъ Добруджу, ибо «болгарская Добруджа предполагаетъ румынскую Бессарабію», побаиваясь и того, что «стремленіе къ Дарданелламъ разъ уже погубило Болгарію», и, въ концъ концовъ, германская оріентація одержала верхъ.

Исторія переговоровъ съ Румыніей даетъ еще болѣе краснорѣчівую картину. Каждый разъ, какъ русскія войска одерживаютъ успѣхи—Румынія склоняется къ выступленію; они терпятъ неудачи—Румынія прекращаетъ переговоры и заключаетъ выгодныя торговыя соглашенія съ Австріей и Германіей, помогая такимъ образомъ имъ «держаться». Записка министерства иностранныхъ дѣлъ откровенно характеризуетъ основные мотивы, ярко выявленные Румыніей въ ея политикѣ: «желаніе не опоздать къ раздѣлу Австріи и стремленіе возможно больше нажиться за счетъ воюющихъ». Въ свое время, когда шла рѣчь о вовлеченіи Румыніи въ войну, пишущій эти строки предрекалъ тѣ разочарованія, которыя принесетъ эта нелѣная авантюра. Такъ и оказалось. Русское министерство

<sup>\*)</sup> Еще на ультра-секретномъ "особомъ совъщаніи" 8 февр. 1914 г. обсуждавшемъ военныя мъры для захвата нами проливовъ въ случав европейской войны, С. Д. Сазоновъ предвидълъ, что "есди одно изъ этихъ государствъ окажется нашимъ противникомъ, то другое станетъ на нашу сторону, и они будутъ парализовать другъ друга".

должно было констатировать, что румыны «переоцънили себя» вследствіе удачи въ свое время нападенія съ тылу на совершенно истощенную двумя войнами Болгарію, н проявили только полное «самообольщеніе общества и правительства», да «полную неподготовленность къ войнъ». Въ свое время, оказывается, это предчувствовалъ и ген. Алексвевъ, находя, что нейтралитетъ Румыніи выгодиве намъ, чъмъ ея вступление въ войну, которое можетъ еще болъе растянуть нашъ фронтъ, возложить на русскія войска задачу защиты Румыній и дасть нъмцамь въ ней легкую и богатую добычу. Кром'в того, Россія опасалась, что чрезмърное приращение румынской территории создастъ очень сильное государство, которое вспомнить о своихъ правахъ на Бессарабію и будетъ естественнымъ союзникомъ всякаго врага Россіи. Но союзники, въ частности Франція и Италія, видя въ романскомъ характеръ населенія Румынін залогь будущихъ сближеній, охотно, вслъдъ за самими румынами, «переоцънили значение румынскаго выступленія», надъясь, что оно дастъ «нанесеніе окончательнаго удара Австріи и приближеніе конца войны». Отсюда и тъ громадныя земельныя приращенія, въ видъ Буковины, Баната и Трансильваніи, которыя ей были объщаны. Характерно и то, что Россія, перемънившая свою первоначальную точку зрънія лишь подъ вліяніемъ союзниковъ, не очень то горевала, какъ видно изъ документовъ, о неудачъ румынъ, ибо «крушеніе великодержавныхъ плановъ Румыніи... особенно не противоръчитъ политическимъ интересамъ Россіи», которой «невыгодно образованіе могущественныхъ государствъ на Балканахъ», н которой нужно лишь «сохранение Румынии отъ окончательнаго ея разложенія».

Столь же сдержанной и недовърчивой была позиція царской Рс и по отношенію къ Италіи, что въ ісвое время отразилось въ довольно недружелюбной полемикъ между «большой прессой» объихъ странъ. Русская дипломатія «не усматривала насущной необходимости итальянскаго наступленія для дъла союзниковъ», опасаясь, что «появленіе четвертаго европейскаго великодержавнаго члена коалиціи можетъ осложнить взаимоотношенія союзниковъ». Когда, наконецъ, Италія окончательно «не сторго-

валась» съ Германіей (та хотьла «купить нейтралитеть Италіи за счеть Австріи», но «дунайская монархія неохотно шла по этому пути»), то она начала переговоры съ согласіемъ, причемъ тоже проявила огромные аппетиты. Франція должна была умърять претензіи Италіи въ Албаніи, Россія—въ Истріи и Далмаціи, «настойчиво защищая житересы юго-славянъ и отстанвая прочное обезнеченіе выхода Сърбіи къ морю».

Такова общая картина. Въ ней не хватаетъ картины переговоровъ съ Японіей. Вождельній этой послѣдней, надо полагать, были еще болѣ чудовищны. По крайней мѣрѣ, во время переговоровъ одного англійскаго дипломата съ представителями Болгаріи, онъ замѣтилъ, что прежде, чѣмъ прибѣгнуть къ реальной военной помощи японцевъ, обусловленной «крупными уступками со стороны союзниковъ», союзники рѣшили еще разъ проявить «свое расположеніе къ Болгаріи», открывъ ей перспективы полнаго удовлетворенія, въ союзѣ съ ними, всѣхъ законныхъ болгарскихъ національныхъ надеждъ...

Отсюда видно, конечно, насколько, въ свое время, мы были правы, когда возставали противъ всякой и деализаціи настоящей войны, какъ чисто «освободительной» и «безкорыстной». Но эта идеализація жила всегда только на кончикъ языка политическихъ аферистовъ, да въ убъжденіи наивныхъ простачкахъ, ровно ничего не понимающихъ въ современномъ состояніи международной политики.

Пишущій эти строки, выступая въ свое время съ рѣчью по вопросу о войнѣ и мирѣ въ нашемъ «предпарламентѣ», имѣлъ случай заявить, что всѣ «тайны» тайной дипломатіи суть, въ сущности, секреты полишинеля и давно разгаданы заинтересованными сторонами. Покровъ тайны, поэтому, служитъ сейчасъ-лишь для того, чтобы обѣ стороны могли запугивать свои народы военно-дипломатическими цѣлями противниковъ, представляя ихъ въ еще болѣе ужасномъ видѣ, чѣмъ они суть на самомъ дѣлѣ. (Поистинѣ, даже самъ чортъ не такъ страшенъ, какъ его иногда малюютъ). И Россія, новая Россія, съ самаго начала отрекшаяся отъ всякихъ захватовъ и стяжаній, и приглашавшая союзниковъ послъдовать ея примъру \*), абсолютно не была заинтересована въ томъ, чтобы прошлые договоры держались въ секретъ. И большевики сами же вынуждены были опубликовать о ф ф и ц і а ль н о е заявленіе Терещенко, что «со стороны Россіи не встръчается возраженій противъ оглашенія всъхъ вообще соглашеній, заключенныхъ какъ до, такъ и во время войны, если во послъдуетъ согласіе со стороны прочихъ заинтересованныхъ союзниковъ» (секр. тел. пов-му въ дълахъ въ Парижъ, № 4225).

И характерно, по даже у «самого» Л. Троцкаго рука дрогнула, когда онъ отправляль тайные документы въ печать. Онъ счелъ необходимымъ оговориться: «когда германскій пролетаріатъ откроетъ себѣ революціоннымъ путемъ доступъ къ тайнамъ своихъ правительственныхъ канцелярій, онъ извлечетъ оттуда документы, ни въ чемъ не уступающіе тѣмъ, къ опубликованію которыхъ мы приступаемъ».

Все это несомнѣнно. Спрашивается, однако: зачѣмъ отсылать насъ такъ далеко, ко времени «второго пришествія» германской революціи? Неужели русская дипломатія ничего не знала о планахъ нѣмцевъ? Неужели въ архивахъ мин. иностр. дѣлъ не нашлось ничего, бросающаго свѣтъ на ихъ завоевательные планы? Очевидно, нашлось, ибо Троцкій мелькомъ упоминаетъ о находящихся въ его распоряженіи документахъ «достаточно ярко трактующихъ дипломатію центральныхъ имперій». Но къ опубликованію такихъ документовъ большевики, занятые исключительно разоблаченіемъ союзниковъ, не приступали. «Положеніе обязываетъ». Собираясь открыть сепаратные переговоры съ нѣмцами, «тайны дипломатіи» приходится вскрывать односторонне и тенденціозно...

Отъ прошлаго-къ настоящему... Нъкоторые изъ выкопанныхъ Троцкимъ документовъ рисуютъ намъ поло-

<sup>\*)</sup> Какъ ни тенденціозно дъляють большевики свои выборки изъ секретныхъ документовъ, и въ ихъ публикаціи проскользнули настоянія Терещенко "сейчасъ же приступить къ выработкъ минимальныхъ условій мира" (секр. телеграмма Севастопуло за № 1071).

женіе, въ которомъ отутилась русская революція передъ лицомъ раздираємой войной Европы съ такой стороны, которал заставила бы глубоко призадуматься всякаго маломальски серьезнаго политическаго д'ятеля. Къ сожальнію, увлеченные полемикой противъ союзниковъ, какъ разъ на эту сторону д'єла большевики обратили меньше всего вниманія.

И прежде всего здъсь слъдуетъ отмътить шифрованную телеграмму военному министру изъ Парижа отъ генерала Занкевича. Генералъ извъщалъ о томъ, что «временное ослабление военной мощи» Россіи, въ связи съ неудачами на союзномъ фронтъ, видоизмънило отношение къ ней и союзныхъ правительствъ, и прессы, и общественнаго мнѣнія. «Большинство газеть уклонилось отъ напечатанія» разъясненій, переданныхъ въ прессу генераломъ. Сами правительства начали совершенно опредъленно игнорировать Россію и прямо отстранять ее отъ участія въ ответственныхъ решеніяхъ, сводя на нетъ ея роль и вліяніе на международномъ поприщѣ. Такъ, во первыхъ, «всѣ вопросы касательно участія въ войнѣ американцевъ и соотвътствующаго распредъленія средствъ и силь были ръшены Франціей, Англіей и Соед. Штатами въ Парижъ и Лондонъ безъ участія нашихъ военныхъ представителей», такъ, во вторыхъ, «вопросъ о дальнъйшей судьбъ салоникской арміи былъ перенесенъ для обсужденія изъ Парижа въ Лондонъ съ привлеченіемъ тѣхъ же конферентовъ, кромъ русскихъ военныхъ представителей»; такъ, въ третьихъ, «вопросъ о военной тайнъ былъ разработанъ... безъ всякаго нашего согласія или даже освъдомленія»; такъ, наконецъ, въ четвертыхъ, «безъ привлеченія или даже освъдомленія нашихъ представителей» были разработаны совмъстно съ англичанами, новыя директифранцузскаго вы относительно стратегическихъ задачъ фронта».

Уже эти факты, сами по себѣ, были достаточно серьезны. Революціонная Россія не могла жить изолированною жизнью. Вести «сепаратную войну», противополагая себя всему буржуазному міру, она не имѣла достаточно силъ, ибо современная война естъ болѣе, чѣмъ когда либо, состязаніе въ техникѣ и для бѣдной капиталами страны не-

посильна. Заключить сепаратный мирь въ ел положении вначило заключить позорную, предательскую сдёлку съ германскимъ имперіализмомъ, заплативши за возможность этой сдёлки превращеніемъ Россіи въ провіантскій складъ для него. Оставался одинъ путь: укрѣплять свою внѣшнюю мощь, создавать сильную революціонную армію, готовую биться за новые, освободительные лозунги внѣшней политики, и, опираясь на эту силу, увеличнвать свое вліяніе на международной аренѣ, и, прежде всего, свое воздѣйствіе на внѣшнюю политику союзниковъ.

Это была трудная, сложная и отвътственная задача. Болъе того: это для Россіи было вопросомъ жизни или смерти. При неудачъ въ разръшеніи этой задачи самъ собою выдвигался логикой исторіи самый ужасный для насъ исходъ: миръ за счетъ Россіи.

И какъ бы мало ни входилъ раньше въ расчеты союзниковъ такой исходъ, онъ былъ бы принятъ ими, просто, какъ реальными политиками, подъ давленіемъ жизненной необходимости, и во имя того, что они называли «святымъ національнымъ эгоизмомъ».

И уже въ телеграммъ Занкевича обрисовывались первые контуры такого ръшенія международной распри, при которомъ Россія должна будетъ «заплатить за всъ разбитые горшки». Онъ писалъ:

«Неуспъхъ апръльскаго англо-французскаго наступленія принудиль французское правительство къ особо ръзкому проявленію сужденія о положеній дъль въ Россіи даже съ парламентской трибуны, дабы въ немъ найти оправданіе передъстраной въ неудачь. Съ тъхъ поръ французское правительство и пресса съ большой послъдовательностью преуменьшають положительную роль Россіи, находя въ такой политикъ выходъ на случай явнаго переутомленія страны войной».

Намекъ весьма ясный. Онъ находитъ себъ полное подтверждение въ секр. телеграммъ повъреннаго въ дълахъ въ Бернъ, г. Ону. Этотъ послъдний извъщалъ—видимо, со словъ болгарскаго архимандрита Стефана, участвовавшаго, черезъ посредство нъкоего Покова, въ секретныхъ переговорахъ съ однимъ англійскимъ дипломатомъ, о намекахъ съ англійской стороны на возможность такихъ территоріальных пріобрѣтеній Болгарій, противъ которых должна была бы возражать Россія. Указаніе на возможность оппозиціи этой послѣдней вызвало со стороны англичанина реплику: «Россіи больше нѣтъ», причемъ уже послѣ этого онъ поправился и разъяснилъ—на обычномъ дипломатическомъ жаргонѣ,—«что мы (русскіе) заняты сейчасъ внутренними дѣлами и не можемъ удѣлять вниманія международной политикѣ».

И, такъ какъ рѣчь шла объ уступкѣ Болгарін Добруджи, что предполагало бы передачу Румыніи части Бессарабін, чтобы сохранить за нею выходъ къ морю, то миръ за счетъ Россіи здѣсь уже намѣчался весьма ощутительно. Телеграмма, о которой идетъ рѣчь, датирована 9 (22) сентября.

Но всего важнъе для насъ другое сообщение, исходившее отъ того же г. Ону, совстмъ незадолго до октябрьскаго переворота, а именно 17 октября. Изъ него оказывается, что прямой обмънъ мнѣній о возможности мира за счеть Россіи уже имѣль мѣсто, хотя и не между оффиціальной дипломатіей воюющихъ державъ, но между представителями высшихъ финансовыхъ сферъ обоихъ лагерей. Изъ разныхъ, полученныхъ г-номъ Ону свъдъній тайной конференціи финансовыхъ воротиль, происходившей въ Швейцаріи в в августь сентябрь (такъ сказать, въ «Циммервальдъ» желтаго или золотого Интернаціонала), онъ считаль возможнымъ заключить, что у иниціаторовъ конференціи «съ англо-французской и германской вътвями международной финансовой клики заключено также политическое соглашение въ этомъ смыслъ». Иными словами, въ англо-французскихъ «дъловыхъ» сферахъ намътилась готовность пойти навстръчу нъмецкимъ планамъ расчлененія Россіи, и только Америка находила для себя такого рода соглашение совершенно невыгоднымъ.

Какъ выяснилось въ переговорахъ «дъловыхъ людей»,—«цъль Германіи—по возможности содъйствовать сепаратизму въ Россіи. Разбивъ Россію на малыя государства, Германіи легко будетъ заключить торговые договоры съ болье слабыми государствами, какъ Литва, Курляндія и проч. Сохраненіе единства Россіи равносильно оставленію въ экономической сферь державъ согласія, что бы по бы прежде всего вы-

годно для Америки. Для Англіи русскій рыновъ не представляєть особеннаго интереса, такъ какъ Англія болье занята колоніями и морской торговлей, поэтому выдьленіе изъ Россіи ньсколькихъ малыхъ государствъ для нея пріемлемо, тьмъ болье, что въ случа в ослабленія Россіи, Англія получить свободу рукъ въ Азінъ. По отношенію къ новой и еще болье опасной для англичанъ «германской опасности» въ Азіи предполагалось устранить ее путемъ, такъ сказать, отводнаго канала; «въ расчлененной Россіи германская промышленность и торговля надолго найдуть себъ работу». Далье, «коң куренція Америки съ Германіей на почв в русскаго рынка даже выгодные для Англіи, чьмъ преобладаніе тамъ одной изъ двухъ».

«Именно эти предположенія», по свидѣтельству русскаго «освѣдомителя» (какого то «вліятельнаго англо-еврейскаго финансиста») и «были основой обмѣна мнѣній съ нѣмцами». Кто знаетъ, какъ сильны вліянія финансовыхъ сферъ на внѣшнюю политику современныхъ европейскихъ правительствъ, тотъ легко пойметъ, какія грозныя тучи сбирались надъ Россіей...

Конечно, союзная дипломатія могла пойти по этой дорогъ, лишь убъдившись въ невозможности иного выхода. Кромъ циничныхъ разсчетовъ финансистовъ, есть всенародное общественное мнъніе, есть настроеніе широкой демократіи, въ которой не послѣдняя роль принадлежитъ и трудовой демократіи. Пока сама Россія твердо стояла на отверженіи сепаратнаго мира, предать ея интересы, продать ихъ нъмцамъ было политической авантюрой, которая могла бы стоить слишкомъ дорого той группѣ политическихъ дъятелей, которые рискнули бы пойти этой дорожив. Соціалистическія партіи Россіи-кромв большевиковъ-здоровымъ политическимъ чутьемъ провидъли это, даже и не имъя передъ глазами цитируемыхъ нами тайныхъ документовъ. Они а priori понимали, что даже съ точки эрвнія узкосвоекорыстныхъ интересовъ, политика эта столь-же непріемлема, какъ и по мотивамъ принципіальнаго свойства: русскіе переговоры о сеператномъ миръ легко могутъ оказаться «покушеніемъ съ негодными средствами», маневромъ, который можетъ быть легко отпарированъ преданными Россіей союзниками путемъ заключенія сепаратнаго мира за счетъ Россіи.

Повторяемъ: всё приводило къ одному и тому же выводу. Революціонная Россія должна была, если только она котъла жить, а не умереть, создать сильную новую начармію, полную энтузіазма въ борьбъ за новые лозунги вившней политики, армію боеспособную, т.-е. способную не только пассивно цепляться за укрепленныя шероховатости почвы подъ напоромъ противника, а наступать, нападать, парировать удары-ударами, предупреждать ихъ собственными активными дъйствіями. Къ несчастію, русская революція опоздала. За три года войны при царскомъ режимъ русская армія устала—не столько физически, какъ морально, отвыкнувъ побъждать, привыкнувъ къ пораженіямъ, потерявъ лучшіе элементы, превратившись въ плохообученную и деморализованную массу, извърившуюся въ своихъ вождей и полную темнымъ неразборчивымъ озлобленіемъ противъ нихъ. Эту армію надо было какъ-то возродить. Но элементы, способные къ активной работъ надъ ея перевоспитаніемъ, перерожденіемъ, были-словно тоненькій, едва отстоявшійся слой сливокъ сверху водянистаго, жидкаго молока. Работа по реорганизаціи арміи предстояла громадная. Быть можеть, она требовала организаціоннаго генія. Такимъ геніемъ не былъ ни пассивный Гучковъ, ни активный, нервозный Керенскій.

Въ этихъ условіяхъ союзники оказали Россіи плокую услугу, котя и съ самыми лучшими намѣреніями. Когда на русскомъ фронтѣ фактически установилось нѣчто вродѣ негласнаго, бытового сепаратнаго перемирія, возникла огромная опасность, что въ этой атмосферѣ бездѣйствія, бездѣлья умретъ всякій боевой духъ арміи. И на насъ начали воздѣйствовать, форсируя съ нашей стороны переходъ къ наступленію. Керенскій съ присущей ему страстностью ухватился за эту идею—и потерпѣлъ фіаско. Теперь, конечно, за его предпріятіе его только лѣнивый не лягаетъ. Однако, въ самой основѣ его идея была правильна, и лишь ся исполненіе оказалось неудовлетворительнымъ и преждевременнымъ: безъ предварительной реорганизаціи командованія, обученія и укомлектованія арміи оно оказалось

для нея рековымъ. Не надо, кромѣ того, забывать и о томъ, какую предательскую «подножку» дала всему наступленію 18-го іюля необузданная демагогія большевиковъ, давшая мнимо-идейною прикрытіе шкурный нистинктамъ, усталости и дряблости темной массы.

Такую же плохую услугу, и опять съ лучшими нам'яреніями, сопровождавшимися полнымъ незнаніемъ, полнымъ непониманіемъ русскихъ условій, оказали намъ и дальныйшіе демарши союзниковъ. Они утратили вѣру (и-увы! не совсымь безъ основанія) въ организаціонный геній русской революціи и пытались воздійствовать на Россію въ смысль ея возврата къ старымъ, дореволюціоннымъ методамъ водворенія въ странѣ и въ арміи «порядка» и внѣшней жельзной дисциплины. Самымъ яркимъ проявленіемъ такого воздъйствія является знаменитый коллективный демаршъ французскаго, англійскаго и итальянскаго посланниковъ, про который Терещенко въ секретныхъ телеграммахъ русскимъ представителямъ заграницей писалъ: «коллективное заявленіе трехъ пословъ произвело на насъ тягостное впечатлѣніе, какъ по существу, такъ и по формѣ, въ которую оно было облечено». Въ самомъ дѣлѣ, послы, болъе чъмъ не щадя никакого самаго элементарнаго національнаго самолюбія и самоуваженія Россіи, указали на то, что «общественное митніе въ союзныхъ странахъ можетъ потребовать отъ своихъ правительствъ отчета за матеріальную помощь, оказанную Россіи». Отъ Россіи настойчиво требовалось, чтобы она разстяла «опасенія относительно силы ея сопротивленія и возможности для нея продолжать войну», и «обезпечила себъ такимъ путемъ поддержку союзниковъ». Но этого мало, союзные послы сочли себя вправъ самымъ недвусмысленнымъ образомъ витшаться во внутреннія дъла Россіи и указать тъ пути, которыми Россія должна достигнуть требуемаго союзниками: «русскому правительству надлежить доказать на дёлё свою рёшимость прим'внить всъ средства въ цъляхъ возстановленія дисциплины и истиннаго воинскаго духа въ арміи, а равно обезпечить правильное функціонированіе правительственнаго аппарата какъ на фронтъ, такъ н въ тылу». И это-какъ разъ послѣ такого жестокаго потрясенія страны и армія, какъ смутная эпоха «корниловщины»; после влосчастнаго опыта

столковаться со старымъ генералитетомъ о расширеніи его власти, опыта, едва не кончившагося государственнымъ перевортомъ, и стоившаго Керенскому, впутанному противъ воли въ авантюристскую попытку создать за спиной демократіи военную диататуру, едва ли не всей его былой популярности; послѣ мучительной встряски всей и безъ того взбаломученной страны, когда правительственная задача стала небывало-трудной, а положеніе — осложненнымъ! И неудивительно, что опекунскія поползновенія неразбирающихся въ сложной ситуаціи постороннихъ зрителей заставили Керенскаго, въ концѣ своего тягостнаго объясненія съ союзными послами, напомнить лімъ, «что Россія все же является великой державой!»

Все это, вмъстъ взятое, отчасти объясияетъ, почему внъшняя политика Россіи подъ руководствомъ Терещенко была такой слабой и неавторитетной. На международной аренъ «слова и жесты» дипломатовъ расцъниваются не столько по ихъ собственной внутренней убъдительности и красотъ, сколько по той реальной силъ, которая стоитъ за ними. Секретная телеграмма нашего лондонскаго повъреннаго въ дълахъ за № 761 особенно красноръчиво вопіеть о необходимости стать въ военномъ отношеніи большей силой, чтобы воздействовать въ нашемъ смысле на политику союзниковъ: «въ интересахъ Россіи желательно какъ можно дольше оттянуть созывъ какихъ бы то ни было конференцій, политическихъ и стратегическихъ: на такой конференціи голосъ Россіи не можетъ сейчасъ прозвучать съ должной авторитетностью, какихъ бы ораторовъ вы на нее ни посылали». Надо, прибавляетъ Набоковъ, «поднять здѣсь вѣру въ Россію и въ конечное торжество у насъ демократически - національной идеи, а съ нею и боевой мощи Россіи», иначе всеобщее «утомленіе войной» подвергнетъ союзную дипломатію огромному искушенію: для Германіи тоже подходить психологическій моменть выступить съ мирными предложеніями; «и мы думаемъ, что она это сделаеть въ ближайшемъ будущемъ, съ такими предложеніями, формулы которыхъ будутъ пріемдемы какъ для Германіи, такъ и для Франціи, Италіи и Англіні Изъ совокупности выпускаемых Германіей за последнее время «пробныхъ шаровъ» ясно, что формулы эти будутъ сводиться къ уступкамъ на западъ Европы, замаскированному господству на Балканахъ и явнымъ компенсаціямъ за счетъ Россіи. Лойяльность къ Россіи союзныхъ правительствъ несомнънна, но страшенъ вопросъ, удастся ли правительствамъ убъдить усталыя народности Франціи и Англіи, что война должна продолжаться ради интересовъ Россіи»...

Вмѣстѣ съ тѣмъ отсюда же ясно слѣдуетъ и основная ошибка внъшней политики Терещенко. Напуганный перспективой сепаратнаго мира за счетъ Россіи, онъ круто измѣнилъ свою тактику. Отказъ отъ самостоятельной оріентаціи русской внішней политики изъ страха передъ изоляціей ея, шествіе на поводу у союзниковъ и политика оттяжекъ, таковы были, въ его глазахъ, лучшими методами. А между тъмъ, рядомъ онъ имълъ указаніе на другіе факторы. «Въ Англіи, а въ особенности во Франціи, утомленіе войной растеть быстро», гласить секретное сообщение Набокова; «въ центральныхъ имперіяхъ жажда мира огромна». Казалось бы, что при такихъ условіяхъ особенно выдвигается дъйствіе не орудіями тайной дипломатіи, а открытыми методами сплоченія международнаго демократическаго движенія за «честный миръ», «миръ безъ побъдителей и побъжденныхъ». А между тъмъ именно въ это самое время и произошель-по вин в того же Набокова и Терещенко — срывъ стокгольмскаго соціалистическаго предконгресса мира».

Секретная телеграмма за № 636 самого Набокова не оставляеть въ этомъ сомнѣній. Тамъ онъ сообщаеть слѣдующія слова Ллойдъ-Джорджа:

«Ваше сообщение о томъ, что русское правительство считаетъ конференцию дъломъ партийнымъ, и что, такъ какъ ваше правительство теперь выражаетъ стремление всей России, оно не относится къ конференции съ «интересомъ» и не «страстно ея желаетъ», какъ писала здъшняя пресса—я вилось для насъ документомъ чрезвы чайной важности. Мы ръщили, какъ другие союзники, не допускать на конференцию нашихъ рабочихъ представителей».

Этого мало. «Сообщеніе» Набокова вызвало министерскій кризись. Ллойдъ-Джорджъ передалъ его Гендерсону, и, такъ какъ Гендерсонъ, послѣ поѣздки въ Россію вдохновившійся мирными лозунгами русской революціи, «не оказалъ должнаго вліянія» на конференцію рабочихъ партій Англіей и не передалъ ей ничего о перемѣнѣ позиціи русскаго Временнаго Правительства, Ллойдъ - Джорджъ выкинулъ его изъ состава правительства и категорически заявилъ въ палатѣ депутатовъ, что въ Стокгольмъ «паспорта ни въ коемъ случаѣ не. будутъ выданы».

Правда, съ точки зрѣнія большевиковъ весь этотъ эпизодъ не важенъ: они не придавали никакого значенія стокгольмской конференціи, рѣшили демонстративно не участвовать въ ней и послѣ октябрьскаго переворота сами долго отказывали въ паспортахъ меньшевистскимъ и с.-р.-скимъ делегатамъ въ Стокгольмъ. Но для насъ дѣло предстоитъ въ другомъ освѣщеніи, и съ этой-то точки эрѣнія съ нашей стороны въ предпарламентѣ прозвучала рѣшительная нота, на который перешелъ Терещенко въ послѣдней политики, на который перешелъ Терещенко въ послѣдней фазѣ своей дѣятельности.

И вотъ-произошель октябрьскій переворотъ.

Большевистская власть выступила съ извъстнымъ «декретомъ», адресованнымъ къ «правительствамъ и народамъ» воюющихъ странъ. Первое же прикосновение къ землъ заставило большевиковъ существенно измѣнить свою позицію. Ихъ прежней формулой была формула «миръ черезъ соціальную революцію», миръ черезъ головы правительствъ между возстающими противъ нихъ народами. Ленинъ категорически заявлялъ, что стремленіе столковаться о демократическомъ мирѣ съ пра вительств ами есть лишь особый видъ соглашательства, -- соглашательства въ международныхъ размърахъ-есть буржуазно пацифистскій, болье того-«поповскій лозунгь». Левь Троцкій въ брошюрь «Программа мира», вышедшій незадолго передъ октябрьскимъ переворотомъ, объявлялъ самую идею «мира безъ аннексій и контрибуцій»—мелко буржуазной утопіей, ибо война, дополненная революціей, должна безпощадно расправиться съ нынъшними государственными границами, создавъ на ихъ развалинахъ Соединенные Штаты Европы. Ленинъ же еще раньше даже ложить (Соед.) И гатовъ Европы» объявляль замаскирования импералистскимъ ло зунгомъ, скрывающимъ планы преста старо европейскихъ

капиталистических странъ для болѣе успѣшнаго овладѣнія, сообща, остальнымъ міромъ. И вдохновляемые имъ большевики вѣщали объ исправленіи, въ итогѣ войны и революціи, всѣхъ историческихъ міровыхъ несправедливостей, объ освобожденіи Индіи, Марокко, Египта, всѣхъ вообще колоній, и клялись биться до конца за такую именно программу мира.

Весь этотъ «максимализмъ» въ вопросахъ внѣшней политики русской революціи, само собою разумѣется, сохранялъ свою силу лишь до тѣхъ поръ, пока большевики были въ безотвѣтственной оппозиціи. Получивъ власть, они стали сразу «минималистами». «Мелкобуржуазно-утопическое» стремленіе къ «миру безъ аннексій и контрибуцій» было положено въ основу ихъ «декрета о мирѣ». Но даже изъ этой минимальной программы былъ намѣченъ новый «минимумъ изъ минимума»: большевистская власть объявила, что «отнюдь не считаетъ вышеуказанныхъ условій мира ультимативными, т.-е. соглашается разсмотрѣть и всянія другія условія мира». Sic transit!

Впрочемъ, здѣсь все время у новой власти наблюдалась система «двойной бухгалтеріи». Рядомъ съ оппортунизмомъ въ дѣловыхъ сношеніяхъ съ другими правительствами—привычный максимализмъ и демагогизмъ въ обращеніи къ массамъ, характерный образчикъ чего мы находимъ хотя бы въ № «Правды» отъ 6 ноября:

«Армія русской революціи опирается на неисчислимые резервы. Угнетенныя націи Азіи (Китай, Индія, Персія) такъ же страстно ждутъ паденія режима капиталистическаго насилія, какъ и угнетенныя пролетарскія массы Европы.

«Слить эти силы въ міровую революцію противъ имперіалистской буржуазіи—вотъ историческая задача рабочей и крестьянской Россіи.

«И пламя октябрьской петроградской революціи неизбѣжно разростется въ огненную бурю, которая повергнетъ на землю мечъ разбойной войны и испепелитъ господство капитала».

Кажется, что попадаешь въ какой то политическій Бэдламъ, когда читаешь эти надежды на то, что въ помощь русской революціи, одинокой въ свалкъ міровыхъ

имперіализмовъ, явятся «резервы» изъ Персіи, Индіи и Китая. Но эти посулы и обнадеживанія были явно разсчитаны не на серьезныхъ читателей, а на «простецовъ», которые проглотятъ все, что имъ ни поднеси. Впрочемъ, здѣсь нельзя отвергать и возможности и вкотораго патологическаго умонастроенія въ рядахъ самихъ большевиковъ, доходившаго до своеобразнаго «credo, quia absurdum».

Не вполнъ свободными отъ этого умонастроенія являлись порою даже главные лидеры большевизма. Характерно, что первый свой шагъ въ пользу мира они назвали «декретомъ», обращеннымъ, такъ сказать, безъ адреса или по всѣмъ мыслимымъ адресамъ. Политическіе иллюминаты могутъ вѣрить въ свою власть что-то «декретировать» не только внутри страны, гдѣ они штыками захватили власть, но и въ международныхъ отношеніяхъ. И ихъ не смутило даже то, что, обращенный радіотелеграммой ко всѣмъ «народамъ и правительствамъ», онъ остался безъ всякаго отвѣта.

Декретъ о миръ, по заявленію Троцкаго, «являясь вступленіемъ въ новую эпоху, былъ совершенно неожиданъ для рутиннаго сознанія правящихъ классовъ Европы». Ихъ молчаніе, такимъ образомъ, понятно, и не умаляетъ его роли. «Нашъ декретъ—это манифестъ всемірнаго значенія. Въ ночь на 26 октября мы нанесли смертельный ударъ войнъ».

Трудно придумать болье яркій образчикъ маніи величія, ведущей къ закрыванію глазъ на истинное положеніе вещей, совершенно заслоненное иллюзіями и фантазіями. Здѣсь сказалась психологія политическихъ рагчени, выскочекъ, попавшихъ «изъ грязи да прямо въ князи». Какъ тутъ не закружиться головѣ, когда,—какъ выражался, захлебываясь отъ восторга, на первомъ послѣ переворота засѣданіи петроградскаго Совдепа Зиновьевъ— «сегодня на насъ смотритъ весь міръ», а «мы» претендуемъ на способность вписать «славныя страницы въ исторію мірового соціализма»?

Но вотъ, вслъдъ за «декретомъ», и столь же безуспъшно, испробованы болъе прямые шаги для начала мирныхъ переговоровъ съ Германіей. Недвусмысленно выясняется, что ни съ чьей стороны—ни со стороны союзия-

ковъ, ни со стороны противниковъ, нътъ охоты признать большевиковъ истинной государственной властью. «Союзные дипломаты поймуть, что совътская власть не нуждается въ ихъ утвержденіи и признаніи»-гордо заявляетъ Троцкій. Однако, «слова всегда останутся словами», изолированная отъ международныхъ сношеній государственная власть—не власть, а только поль-власти. И психологически понятно, поэтому, то ликованіе, когда 13 ноября новая власть была формалььно признана однимъ правительствомъ-испанскимъ. Это было ласточкой, предвъщающей какую-то «весну». Въ свое время «Новая Жизнь» высказала мнѣніе, что «указанія на германофильство нынъщняго испанскаго кабинета не могутъ ослабить симптоматичности и значительности выступленія петербургскаго посла г. Гарридо Циспероса». Вопросъ былъ поставленъ неправильно: оффиціальное германофильство Испаніи придавало этому «выступленію» весь его специфическій характеръ. Испанія, въ свое время не присоединившаяся къ мирнымъ демаршамъ Вильсона, отклонившая образованіе «лиги нейтральныхъ государствъ», и въ то же время объщавшая содъйствовать мирнымъ демаршамъ большевистской власти, была первымъ живымъ доказательствомъ того, что германская группа державъ собирается какъ то нспользовать повороть въ русской внёшней политикъ, обусловленный пришествіемъ большевиковъ къ власти.

Однако, Германія медлила со своимъ откликомъ. Ея разсудительная сдержанность и выжиданіе были понятны. Непрочность новыхъ «пришельцевъ» у государственнаго руля заставляла ихъ спѣшить съ демаршами, и эта спѣшность могла ихъ побудить къ импульсивнымъ и неосторожнымъ дѣйствіямъ, ослабляющимъ ихъ положеніе. И дѣйствительно, такъ и случилось. Большевики пришли къ власти, обѣщавъ миръ, и отписаться отъ выполненія этого обѣщанія путемъ декрета имъ не удалось бы: соловья баснями не кормятъ. Первое же заявленіе Ленина: «наша партія никогда не заявляла, что мы сможемъ дать миръ немедленно»—вызвало въ солдатской средѣ ропотъ. Большевики оказывались невольниками своего положенія. «Полковникъ» Муравьевъ, болѣе ловко учтя настроенія темной массы, громогласно заявилъ, что «война окончена».

Въ этомъ положении поиски выхода изъ тисковъ дъйствительности побудили большевистскую власть къ новой авантюрь: попыткь сложить всю трудность на плечи Могилевской ставки, предписавъ начать переговоры о перемиріи съ нѣмцами ген. Духонину. Конечно, ей было прекрасно известно, что начальникъ штаба главнокомандующаго такъ же неможетъ взять на себя этой задачи, какъ министръ иностранныхъ дълъ не можетъ командовать арміей. Но въдь темная солдатская масса ничего не разбираетъ, а этотъ актъ былъ спекуляціей на ея невѣжество и нетеривніе. Духонинъ не могъ сделать ничего иного, кроме какъ отклонить отъ себя, со ссылкой на военно-полевой уставъ, всякую иниціативу въ этомъ дёлё. Этого довольно, чтобы козель отпущенія быль найдень, а «совытская власть» получила «передышку». Въ Смольномъ было устроено торжественное засъданіе Совътовъ, вмѣстъ съ частью крестьянскаго събзда, и Крыленно провозгласиль: «Духонинь, витстт съ частью команднаго состава, саботируетъ срываетъ готовящійся миръ. И моя задача состонтъ теперь въ томъ, чтобы въ ближайшее же время это осиное гнъздо срывающихъ миръ генераловъ было вырвано съ корнемъ» (бурные аплодисменты). «Пусть Духонинъ и тѣ, кто съ нимъ, знаютъ, что въ борьбъ за миръ мы не пощадимъ никого, кто станетъ у насъ на дорогѣ (бурные аплодисменты). И теперь, принимая полную отвътственность за свои слова, я заявляю, что если они будутъ стоять на дорогѣ, то пусть кровь падетъ на ихъ головы». Этимъ была предръшена будущая кровавая расправа съ «жертвой вечернею» ловкаго большестскаго маневра. Истиннымъ убійцей Духонина является, безспорно, Крыленко.

Германія своей выжидательной тактикой форсировала большевиковъ на дальнѣйшія конвульсивныя дѣйствія по выполненію обязательства заключить! миръ. Чтобы свергнуть Духонина, Ленинъ, Сталинъ и Крыленко издаютъ, безъ вѣдома Ц. И. К. совѣтовъ, свой знаменитый приказъ, получившій ироническую кличку объ обязательномъ братаньи и о мирѣ съ нѣмцами «повзводно и поротно». Даже часть большевиковъ, устами Чудновскаго, въ ужасѣ заявила, что сдѣланное «уничтожаетъ возможность для нашихъ солдатъ идти въ бой, если германское правительство

не пойдеть на мирные переговоры», что предписанное свыше братанье неминуемо «выльется въ совершенно неорганизованныя формы», и что все это, вмѣстѣ взятое, «приведетъ къ самымъ печальнымъ послѣдствіямъ». Ленинъ, на ряду съ разными формальными и казенно-успоконтельными фразами, выдаль истинный смысль и происхожденіе своего отчаяннаго рішенія. Опасаясь, что армія, какъ цізлое, ускользнеть изъ ихъ рукъ, большевики ради спасенія собственной власти должны были дезорганизовать армію. Въ лицъ Духонина они жаждали разрушить ставку, гдв опасались образованія новаго правительства. Въдь въ той же ставкъ былъ общеармейскій комитеть, выборный органь, посль октябрьскаго переворота, пытавшійся—въ предупрежденіе внесенія гражданской войны и разложенія въ армію, произвести въ арміи своеобразный плебисцить и, опираясь на него, принять мфры къ созданію правительства «единаго соціалистическаго фронта», въ пользу котораго согласились бы сложить власть и Керенскій, и Ленинъ. Ошибочно полагавшій, что эти демарши дълаются при участіи Духонина, все время державшаго абсолютный политическій нейтралитеть, Ленинь проговорился однажды: «Воевать съ Духонинымъ простымъ его смъщеніемъ было бы неразумно. Необходимо было обратиться непосредственно къ самимъ солдатамъ, ибо миръ долженъ быть заключенъ не сверху, а снизу, активностью самихъ солдать». Неподражаемый отвъть данъ былъ Ленинымъ на опасенія о распадѣ арміи: «Мы обратились съ призывомъ брататься полками, а не арміями. Мы основывались въ данномъ случат на боевомъ опытъ Крыленко, который указаль, что такое братанье вполнъ возможно».

Выжидательная тактика Германіи, такимъ образомъ, принесла всѣ необходимые для нея плоды. «Боевой опытъ Крыленко» далъ нѣмцамъ то, что имъ было нужно: «невозможность для нашихъ солдатъ идти въ бой» при неудачѣ мирныхъ переговоровъ была обезпечена. Послѣ этого нѣмцы смѣло могли начать переговоры о перемиріи и мирѣ. Левъ Троцкій по этому поводу, конечно, не преминулъ заявить: «И если германскій императоръ вынужденъ принимать представителей прапорщика Крыленко и вступать

съ ними въ переговоры, то это значитъ, что крѣпко русская революція наступила своимъ сапогомъ на грудь всѣхъ имущихъ классовъ Европы».

Этотъ классическій образецъ празднаго языкоблудія, наряду съ трагическимъ положеніемъ, въ которое захватившій власть большевизмъ ставилъ и себя, и всю Россію, какъ жажется, не имѣетъ себѣ равнаго въ анналахъ исторіи. Въ немъ Троцкій встаетъ во всю величину своего умственнаго и моральнаго роста.

Послѣ нѣкоторой интермедіи въ видѣ парламентеровъ отъ Крыленко, интересной лишь тѣмъ, «наступить сапогомъ» на грудь Гинденбурга выпало прославившемуся фонъ-Шнеуру, и такимъ образомъ первое же дипломатическое выступленіе большевистской власти на международномъ поприщѣ было отмѣчено клеймомъ наслѣдственной провокаціонной іязвы,—была, наконецъ, снаряжена въ Германію и первая регулярная мирная делегація.

«Регулярность» ея, однако, была крайне своеобразна. Одинъ изт участниковъ этой делегаціи, г. Масловскій (Мстиславскій) свидѣтельствуетъ, что изъ девяти членовъ ея, шесть «не знали даже въ точности предѣловъ заданій и полномочій, которыми облечена была делегація» и лишь въ дорогѣ начали «хоть въ общихъ чертахъ» сговариваться о планѣ своихъ работъ; сопровождавшая ее спеціально военная комиссія «выѣхала въ Брестъ, не имѣя даже точныхъ свѣдѣній о томъ, о какомъ перемиріи—всеобщемъ или сепаратномъ—придется трактовать съ австро-германцами» \*).

Объ этихъ «тонкостяхъ» думать было нечего. Дъло было спѣшное, нельзя было терять ни минуты. Приходилось играть «въ темную». Переговоры съ самаго начала были «прыжкомъ въ неизвѣстное». Страннымъ контрастомъ съ трагичностью положенія была эта видимая беззаботность, заставляющая вспомнить Козьму Пруткова:

(Все стою на камиъ... Дай-ка, брошусь въ море!

<sup>\*)</sup> С: Мстиславскій "Брестскіе переговоры (изъ дневинка)". СПБ. Изд, "Скиры" 1918, стр. 12 и 46.

Что пошлетъ судьба мнѣ—Радость или горе?
Можетъ—озадачитъ,
Можетъ—не обидитъ...
Вѣдь кузнечикъ скачетъ,
А куда—не видитъ!

Но подъ этой видимостью рѣшенія «съ легкой душой» крылась немалая внутренняя трагедія для новой власти. Послушайте, напр., какъ характеризоваль въ № отъ 7 ноября, московскій корреспондентъ «Правды», Бабушкинъ, настроенія вскормленныхъ посулами большевистскихъ массъ: «Злоба у солдатъ неимовѣрная. Они идутъ за нами, будучи увѣррены, что когда власть будетъ въ рукахъ Совѣтовъ, то демократическая политика воплотится въ жизнь, декреты съѣзда будутъ осуществлены. Но если въ этой области послѣдуетъ какое бы то ни было колебаніе, если они разочаруются въ нашей политикѣ, если она не осуществитъ ихъ ожиданій,—тогда мы очутимся передъ такой катастрофой, которой міръ еще не видалъ.. Пугачевщина разрѣшитъ всѣ больные вопросы нашей жизни, и разрѣшитъ по своему».

Вынужденные возглавлять спущенную съ привязи солдатскую пугачевщину и, опасаясь, какъ бы не попасть самимъ подъ удары тѣхъ людей, чьи надежды и аппетиты они раздразнили, большевики не имѣли выбора. Они вызвали духовъ магическимъ словомъ—обѣщаніемъ немедленнаго «мира и хлѣба». Надо было отправляться въ экспедицію за ними. И новые аргонавты двинулись...

Тотъ же Мстиславскій, котораго если и можно заподозрить въ тенденціозности, то во всякомъ случать не къ невыгодъ того «посольства», въ которомъ самъ онъ игралъ не послъднюю роль, такъ рисуетъ положеніе первой мирной делегаціи:

«Собранная на спѣхъ, изъ элементовъ далеко не «одинаковой тактики», и—главнѣе всего—совершенно не успѣвшихъ столковаться между собой, не искушенная въ искусствѣ дипломатическаго двуязычія тамъ, гдѣ на вѣсу, въ буквальномъ смыслѣ, каждое слово,—она должна была состязаться съ противникомъ опытнымъ, заранѣе обдумавшимъ всѣ свои ходы. Недаромъ передъ каждымъ изъ гер-

манскихъ и союзныхъ имъ делегатовъ лежали аккуратно отлитографированные листики съ какими-то инструкціями, замѣчаніями, меморрандумами. А передъ нами лежали только—тѣми же нѣмцами заготовленные, въ чистенькихъ синихъ папочкахъ, чистые листы бумаги»... \*)

Можно себъ представить, какъ выглядъли въ глазахъ солидныхъ, знающихъ свое дело немецкихъ дипломатовъ, явившихся во всеоружіи исключительной компетентности и спеціальныхъ познаній предмета переговоровъ, вся эта сборная компанія новопожалованныхъ дипломатовъ, опереточными персонажами — сивобородымъ мужикомъ Сташковымъ, такимъ же показнымъ солдатомъ и показнымъ рабочимъ, для которой все ея дело было какой-то «terra incognita»! Г. Мстиславскій не разъ говорить о мучившемъ его сознаніи ложнаго положенія и душевной червоточинъ, о томъ, что сквозь внъшнюю корректность германцевъ можно было прочитать отношение къ своимъ гостямъ, какъ къ людямъ, лишь благодаря особенному стеченію обстоятельствъ, «заслуживающимъ пріема и объда, а не висълицы». Его угнетало сознаніе, что нъмцы ни на грошъ не върятъ революціоннымъ деклараціямъ пришельцевъ, глядя на нихъ, какъ на политическихъ дъльцовъ, явившихся ради опрредъленной сдълки; имъ, при каждомъ соприкосновеніи съ германцами, «ощущалось глубокое, давящее униженіе». Не всякому дано было вынести такое униженіе, и делегацію постигла единственное въ міровой исторіи приключеніе: сопровождавшій ее въ качествъ военнаго эксперта генералъ Скалонъ не выдержалъ-и застрѣлился...

Весьма интересно сравнить свидѣтельство г. Мстиславскаго съ другимъ свидѣтельствомъ—съ нѣмецкой стороны. Это показаніе, исходящее изъ устъ Эдуарда Бернштейна, прямо убійственно для большевиковъ:

«О, нѣмецкіе офицеры въ восторгѣ отъ этихъ славныхъ революціонеровъ! Посмѣиваясь, разсказываетъ генералъ Гофманъ, руководившій первыми переговорами о перемиріи, какъ на длинныя принципіальныя разсужденія большевистскихъ делегатовъ, онъ весело замѣтилъ: но поз-

<sup>\*)</sup> Тамъ же, етр. 24.

вольте, милостивые государи, какое же намъ дѣло до вашихъ принциповъ! Разъ большевики не только жертвуютъ - своими принципами, но вместе съ темъ, точь въ точь какъ ихъ недавній пріятель Шейдеманъ, въ дополненіе къ этому своему отступничеству, дълаютъ видъ, будто подъ ихъ давленіемъ прусско-германскій милитаризмъ перешель на сторону ихъ соціаль-демократически-революціонныхъ принциповъ, разъ они такъ поступаютъ-все равно, сознательно или по глупости-то роль ихъ тождественна съ ролью тъхъ германскихъ агентовъ, на которыхъ затрачиваются безчисленные милліоны, для того, чтобы они распространяли среди народовъ согласія и нейтральныхъ державъ иден пацифизма, антимилитаризма; антикапитализма и революціи». «Въ военныхъ кругахъ Германін успъхъ переговоровъ съ русскими, совершенно открыто объясняютъ тѣмъ, что вєѣ, кто нужно, «подмазаны». Что же касается до насъ, нъмецкихъ соціалистовъ, то будучи, на основаніи опыта многольтняго общенія съ Ленинымъ и Троцкимъ, убъждены въ ихъ личной честности, мы стоимъ передъ неразръшимой загадкой. Нъкоторые ищуть разръшенія загадки въ томъ, что, быть можетъ, первоначально большевики по чисто-дъловымъ соображениямъ воспользовались нъмецкими деньгами въ интересахъ своей агитаціи и въ настоящее время являются плънниками этого необдуманнаго шага. Къ такого рода предположеніямъ нѣмецкіе соціалисты вынуждены прибъгать, ибо въ Германіи никто не можетъ повърить тому, что большевики искренно убъждены въ революціонной посл'ядовательности своей тактики». \*).

Разръшеніе «неразръшимой загадки» для насъ, русскихъ, гораздо проще и не требуетъ никакого обращенія къ гипотезъ о «нъмецкихъ деньгахъ». Въ томъ то и ужасъ положенія, что нъмцамъ даже нътъ ни мальйшей надобности слишкомъ много тратить на подкупъ вліятельныхъ русскихъ политическихъ дъятелей. Безъ всякихъ денегъ большевики вынуждены были дълать и безъ всякой оглядки дълали то, чего никогда не ръшился бы сдълать под-

<sup>\*) &</sup>quot;Большевики и германскаа соціалъ-демократія", статья, епеціально написанная Э. Бернштейномъ для русскихъ и напечатанная въ "Новой Жизни" отъ 11 (24) янв.

купленный агенть, боящійся, какъ бы подкупъ не вышель наружу. Охватившая большевиковъ необузданная жажда партійной политической власти, potentatis sacra fames, ввергла ихъ въ азартную авантюру, для выигрыша которой они должны были, очертя голову, разлагать въ Россіи все, чъмъ держалась ея способность къ сопротивленію, и тъмъ самымъ выдавать самихъ себя со связанными руками головой на волю умнаго, ловкаго и до зубовъ вооруженнаго врага. Этимъ самымъ исходъ переговоровъбылъ уже предопредъленъ. Съ завязанными глазами большевики шли къ краю пропасти. Они прятали, подобно страусу, голову подъ крыло, малодушно не желая видъть суровой и горькой для нихъ дъйствительности. Такъ невыносимо было смотръть прямо въ глаза ужасу положенія, такое облегченіе давали иллюзіи. И гдъ-то малодушно теплилась еще надежда, что авось-либо ослабленный долгой войной врагь не знаеть, не видитъ ахиллесовой пяты новой власти, считаетъ русскую боевую силу, по крайней мёрё, такой же, какой она была во времена наступленія 18 іюля или боевъ подъ Ригой. И новоиспеченные большевистскіе дипломаты пробовали строить бодрыя мины, высоко поднимать головы и держать такія гордыя, независимыя ръчи, какъ будто они были силою. Наивные ребята въ политикъ, они не котъли понимать, что Гинденбургу истинное состояніе русской арміи послѣ октябрьскаго переворота и приказовъ Крыленко извъстно еще лучше, чъмъ имъ. До боли жалостное впечатлъніе производить разсказъ Мстиславскаго о томъ, какъ они вмъстъ съ адмираломъ Альфатеромъ придумали. начать дипломатическіе торги «съ запросомъ» и настаивали на очищеніи нъмцами Моонзундскихъ острововъ, чтобы съ самаго начала «ударить высокомърнымъ требованіемъ въ забрало побъдителю». И эти злосчастные горе-дипломаты не хотъли видъть, что они только барах таются, все болье и болье сжимаемые бархатными лапами побъдителя, который только выжидаль удобнаго момента, чтобы выпустить свои острые когты.

Впрочемъ, сознаніе дъйствительности съ непреоборимой силой вторгалось иногда въ сознаніе самихъ Брестскихъ паломниковъ». И у того же Мстисланскаго въ одномъ мъстъ прорывается про делегацію мъткое, убійствен-

ное слово. Когда она ъхала въ Брестъ, то «вложила голову въ львиную пасть. И если бы она вложила только собственную голову!»

«Чужая душа—потемки». Мы не знаемъ, жила ли въ глубинѣ души новыхъ вершителей нашей внѣшней политики та тревога, которая была бы такъ естественна у людей задумавшихъ ходить по туго-натянутому канату надъ пропастью. Если и да, то они этого не выказывали. Напротивъ, они вели себя такъ, какъ будто взялись служить живой иллюстраціей старому старому четверостишью Тредъяковскаго:

Ходитъ птичка весело По тропинкъ бъдствій, Не предвидя отъ сего Гибельныхъ /послъдствій...

Въ самомъ дѣлѣ, увѣренность у нихъ была необыкновенная. «Миръ идетъ!»—возвѣщали 7-го ноября оффиціальныя «Извѣстія С.-Р. и С. Д.». Давно ли былъ Рижскій прорывъ и Моонзундскія операціи,—а «Извѣстія» авторитетно и непререкаемо излагали мотивы своей увѣренности: «ибо, наконецъ, ясно, что Австрія и Германія становятся неспособны къ дальнѣйшему веденію войны». Дѣло какъ будто стояло только за нашими союзниками,—и большевики взялись «обломать» ихъ упорство своими ультиматумами, своей угрозой оставить ихъ на произволъ судьбы путемъ вывода Россіи изъ войны. И оффиціальный органъ Совѣтской власти ручался: «дѣло близкаго демократы ческаго мира обезпечено».

Впрочемъ, что говорить о прессѣ! Самъ новый министры иностранныхъ дѣлъ Левъ Троцкій на засѣданій Ц. И. К. 8-го ноября\*) заявилъ: Всѣ свѣдѣнія, которыя имѣются у насъ о впечатлѣніи, произведенномъ декретомъ о мирѣ въ Европѣ, свидѣтельствуютъ о томъ, что наши самыя оптимистическія предполюженія оправдались». Правда, онъ замѣтилъ, что Гогенцоллернская Германія «относится съ полутерпимостью къ Совѣтской власти», но эта «полутерпимость» ему не казалась подозрительной: онъ ее относилъ на счетъ затруднительности ея «внутренняго экономическаго положенія». Не могъ

<sup>\*)</sup> См. отчеть въ "Правдъ" отъ 9/ХІ 1917 г.

онъ совсѣмъ закрыть глаза и на то, что имперіалистовъ Германіи «переворотъ интересовалъ съ точки зрѣнія углубленія смуты въ Россіи и увеличенія ихъ военныхъ шансовъ, н это давало имъ поводъ для злорадства», -- но и это не было для Льва Троцкаго должнымъ предостереженіемъ: услужливая діалектика подсказала ему успоконтельную формулу-«кақъ нѣмцы, они готовы злорадствовать; какъ буржуазные имущіе классы, они понимають, что нужно бояться». И на крыльяхъ въры, которая, по катихизису, есть «увфренность въ невидимомъ, какъ бы въ видимомъ, въ чаемомъ и ожидаемомъ, бы въ настоящемъ» - Троцкій заявилъ, что ими «война убита», и что имперіализму остается только закрывать лавочку и складывать свои чемоданы: «Европейскія правительства заботятся уже не объ осуществленіи своихъ первоначальныхъ цълей, а объ ликвидаціи этого предпріятія съ наименьшимъ урономъ для своего могущества».

Знаменитое первое выступление Совътской власти на военно-дипломатическомъ поприщъ, когда передъ лицомъ всей Европы главою первой нашей мирной делегаціи оказался старый царскій провокаторъ фонъ Шнеуръ,-окрылило Льва Троцкаго на новое побъдоносное заявленіе: «Германскій кайзеръ съ нами заговориль, какъ равный съ равными»... («Правда», 17/XI) Еще два дня—и Левъ Троцкій смъло изображаетъ будущіе переговоры съ представителями кайзера, какъ согласіе этихъ послѣднихъ «пройти подъ игомъ» великой россійской большевистской власти: «Сидя съ ними за однимъ столомъ, мы будемъ ставить имъ категорические вопросы, не допуская никакихъ увертокъ\*), й весь ходъ переговоровъ, каждое слово, произнесенное нами и ими, будетъ протоколироваться и передаваться по радіотелеграфу встыть народамъ, которые и будутъ судьями нашихъ переговоровъ. Подъ вліяніемъ низовъ германское и австрійское правительства уже согласились състь на скамью подсудимыхъ. Будьте увърены, товарищи, что прокуроръ въ лицъ русской революціонной делегаціи ока-

<sup>\*)</sup> Въ пругой разъ (см. отчетъ "Новой Жизни" въ № 197) онъ объщался особенно строго допросить нъмцевъ, "согласны ли они на самоопредъленіе познанскихъ поляковъ, галиційскихъ поляковъ и украинцевъ", а также колоній. Онъ забылъ сообщить, чъмъ кончился этогъ "допросъ съ пристрастіемъ".

жется на своемъ мѣстѣ»... («Правда»; 19/XI) Трудно новѣрить, чтобы съ подобнымъ бахвальствомъ решился выступить человъкъ, поставленный на высокое мъсто руководителя всей вившней политики страны, -и, однако, это фактъ. Не довольствуясь этимъ, еще черезъ пару дней Троцкій, въ новомъ припадкѣ болтливой манін величія, заставилъ «пройти подъ игомъ» и союзниковъ: «Франція и Англія должны будуть пойти на переговоры о заключеніи мира, а если не пойдуть, то ихъ народы, опов'єщенные о ходъ переговоровъ, погонять ихъ туда палкой; а русскіе представители превратятся за столомъ переговоровъ въ обвинителей» («Правда», 21/XI). И такъ велико было опьянение большевистски - настроенной толпы, что все это чисто - репетиловское безпардонное самовлюбленное вранье встръчалось нескончаемой бурей аплодисментовъ. Опьяненіе толпы пьянило и вождей, и они не скупились на прорицанія и объщанія. Какъ говорится въ пословиць: «во хмълю я что хошь намелю, а дайте проспаться-ото всего буду отпираться»...

«Мы уже имъемъ согласіе Германіи и Австро-Венгріи на ведение переговоровъ о перемирии на основъ совътской формулы»—возвъстиль Троцкій urbi et orbi eще 20-го ноября. Его не смущали указанія на то, что раньше большевики объщали заключить миръ «черезъ головы правительствъ» съ народами; что раньше они клеймили именемъ недостойнаго соглашательства въ международномъ масштабъ-переговоры съ правительствами имперіалистическихъ странъ, а теперь какъ будто сами унизились до такого «соглашательства». Помилуйте, какое же туть соглашательство, когда на дълъ Вильгельмъ согласился покорно състь на скамью подсудимыхъ предъ лицомъ грознаго прокурора-Троцкаго! Троцкій прочтеть свой обвинительный актъ, Вильгельмъ, запинаясь, пробормочетъ «послѣднее слово подсудимаго», и его дѣло будетъ кончено: онъ лишь начнетъ переговоры, а кончатъ ихъ другіе, и «не дипломатическій миръ заключимъ мы-это будетъ народный миръ, солдатскій миръ, окопный миръ l» («Правда», 21/XI).

Върили сами вожди большевизма въ то, что говорили, - или просто вставали на революціонныя ходули й «потраф-

ляли» наэлектризованной толпъ? Этотъ вопросъ приходится поставить, и дать на него убійственный для большевиковъ отвътъ. Въ самомъ дълъ, еще воздухъ сотрясался громкими фразами Троцкаго, а большевистская пресса уже начала медленно и постепенно подготовлять страну къ сговору съ Вильгельмомъ, къ сепаратной сдълкъ, и при томъ далеко не почетной. Такъ, «Извъстія» уже 13-го ноября, отвъчая критикамъ, предрекавшимъ, что всякая попытка сепаратнаго мира въ данныхъ условіяхъ кончится миромъ за счетъ Россіи, заявили: «Нътъ такого мира за счеть Россіи, который быль бы хуже войны за счеть Россіи». Отвътъ въ комментаріяхъ не нуждался. И въ тотъ же самый день-словно по уговору-«Правда» тоже принялась объяснять, что бѣду надо видѣть «не въ потерѣ областей на западної границѣ», ибо «Россія, экономически разгромленная, пленная и оскудевшая, теряеть Польшу, Курляндію и Литву независимо отъ результатовъ войны». Куда гнула правящая партія, понять было нетрудно. Но Троцкій по прежнему, ради срыванія аплодисментовъ, становился въ позу и говорилъ-какъ въ своей ръчи передъ лъво-эсеровской частью 'крестьянскаго съззда: мы ум вемъ «вести переговоры съ чувствомъ собственнаго достоинства, не дълая никакихъ уступокъ противнику, а наоборотъ, заставляя его капитулировать передь нашими требованіями»; «на похабный миръ мы не пойдемъ, и если нъмцы откажутся принять наши условія мира, -- мы всепоставимъ на карту и будемъ воевать во имя нашихъ революціонныхъ идей» (Нов. Жизнь, № 197). И Троцкій даже патетически восклицаль: «Въ этой залѣ мы даемъ клятву труженикамъ всехъ странъ стоять до конца на революціонноми посту... н, если понадобится, мы умремы вмъстъ з Этотъ типичный политическій актеръ, когда нужно, «плачетъ, смъется, въ любви клянется», нли, по мъткому народному присловью, «вертится задомъ, вертится передом в, в надуетъ своимъ чередомъ l».

Теперь принято въ оправданіе большевиковъ говорить, что они разсчитывали на революціонноє движеніе брата-пролетарія Германіи. Однако, еще въ концѣ октября мѣсяца представители терманской «независимой с.-д. партіи» въ Стокгольмѣ разъяснили, что надѣлавшее тогда шуму дви-

женіе въ германскомъ флотъ раздуто германскимъ правительствомъ, чтобы оправдать свою политику репрессій, и «просили передать русскимъ товарищамъ, что революціоннаго движенія въ Германіи ждать въ близкомъ будущемъ не приходится, и на таковое русскіе товарищи разсчитывать не должны», (докладъ Гольденберга, члена заграничной делегаціи перваго съвзда соввтовъ). И, несмотря на это прямое предостереженіе, Левъ Троцкій усиленно внушалъ русскимъ рабочимъ убъждение въ томъ, что Вильгельмъ уже почти гражданскій военноплітнный созрівшей германской революціи, заставляющей его идти навстрѣчу русской совѣтской власти: «онъ знаетъ, что революція германскаго пролетаріата, что возстаніе германских в солдать и крестьянь отвівтитъ взрывомъ негодованія, роковымъ для него крикомъ возмущения въ томъ случав, если онъ дастъ иной отвътъ» («Правда», 13/XI). Иными словами, человъкъ, которому ввърено руководство внѣшней политикой Россіи; завѣдомо внушалъ иллюзіи и надежды, не только противоръчащія извъстнымъ ему фактамъ, но и прямымъ заявленіямъ тъхъ, отъ чьего имени онъ выдавалъ векселя-бронзовые векселя...

Но вотъ, встрътились, наконецъ, искушенные опытомъ германскіе дипломаты съ нашими новоиспеченными «внъшнихъ дълъ мастерами». Пустое фанфаронство приходится бросить. Если бы русскіе делегаты и въ самомъ діль воображали, будто нѣмцы предстанутъ предъ ихъ свѣтлыя очи, какъ подсудимые, то первой же встръчи было бы достаточно, чтобы убъдиться, насколько иначе выглядить дело. Вместо подсудимыхъ, они встретили-экзаменаторовъ и оказались плохо - подготовленными. Уже сдержанной тревогой звучить обращение Троцкаго «къ трудящимся, угиетеннымт и обезкровленнымъ народамъ Европы». «Вступая въ переговоры съ нын тшними правительствами, насквозь проникнутыми съ объихъ сторонъ имперіалистическими тенденціями, гласитъ воззваніе Совъть народныхъ комиссаровъ ни на одну минуту не отклоняется отъ пути соціальной революціи. За подлинный демократическій мирт народовъ предстоить еще только бо-

роться». Въ своемъ обращении къ союзникамъ онъ беретъ тонъ чрезвычайно разсудительнаго «честнаго маклера», склоняя ихт къ единственно практически возможному въ данный моментъ «миру имперіалистическаго компромисса», На соединенномъ засъданіи Ц. И. К. 8-го декабря Троцкій считаетъ нужнымъ заявить, что, конечно, большевики предпочли бы, если бы имъ «пришлось разговаривать не съ ген. Гофманомъ и Чернинымъ, а съ Либкнехтомъ, Кларой Цеткинъ, Розой Люксенбургъ и другими», но не ихъ вина, есл. «кока этого еще нътъ». О замънъ дипломатическаго мира окопнымъ миромъ разговоръ приходится бросить. «Облетають цвъты, догорають огни». Троцкій, по крайней мъръ, старается убъдить слушателей, что они «говорили съ Кюльманами и Черниными, какъ съ врагами». Еще 6-го декабря онт разсказываль о попыткахъ «пополнить» вынужденные переговоры съ правительствами-«прямымъ общеніемъ съ германскимъ народомъ»: «Мы не считаемся съ тѣмъ, что ведемъ съ Германіей переговоры о мирѣ и говоримъ нашимъ привычнымъ революціоннымъ языкомъ». Теперь снъ тоже еще увъряетъ, что они обезпечили за собой «право свободной пропаганды въ рядахъ австро-германских в армій», что въ спеціально издающейся для этого на нъмецкомъ языкъ газетъ «Факелъ» они будутъ вести «другіе переговоры, настоящую окопную дипломатію». И опять гордая поза: «Мы заявили, что по этому пункту мы не считаемь нужнымъ вступать въ переговоры съ германскими генералами, а будемъ говорить лишь съ германскимъ народомъ». Извъстно, что германскіе генералы очень быстро заставили не только «вступить» по этому пункту съ ними въ переговоры, но и «отступить», цёликомъ сдавъ имъ всь позиціи. Какой то злой рокъ преслъдоваль Троцкаго: стоило ему чъмъ нибудь похвастаться, какъ жизнь моментально преподносила ему сюрпризъ, сбивавшій 🦝 него всякую спъсь. Впрочемъ, онъ въ сихъ дълъ оказывался какимъ то живымъ Ванькой-встанькой; покачается-покачается во всё стороны, и опять, какъ ни въ чемъ не бывало, стоить съ поднятой вверхъ головой...

Нечего и говорить, что по прежнему Троцкій съ негодованіемъ отбрасываетъ всякую тѣнь мысли о возможности для большевиковъ пойти на сдѣлку съ хищническими замыслами Вильгельма. Впервые въ рѣчи 8-го декабря онъ касается вопроса о томъ, что будетъ, если большевики просчитаются въ вопросѣ о помощи германской революціи и побѣдѣ надъ стяжательными поползновеніями германскаго имперіализма. «Но если мы ошибемся, если мертвое молчаніе будетъ намъ отвѣтомъ, и терманскій кайзеръ получилъ бы возможность наступать на насъ и предложить намъ оскорбительныя для революціи условія, то я не знаю, смогли ли бы мы воевать»...

Вопросъ, дъйствительно, трагическій. Лозунгомъ чуть не повзводнаго и поротнаго мира армія разложена. Неоднократными заявленіями, что, въ сущности, «война кончена», армію толкнули на «самодемобилизацію». И начали дипломатическую «игру» съ противникомъ.... оставивъ у себя на рукахъ одни «фоски», когда у противника рукиполны козырей! Полный проигрышъ былъ, конечно, при такихъ условіяхъ вполнъ обезпеченъ.

Правда, Троцкій пробоваль все же бодриться. На вопросъ «смогли ли бы мы воевать», онъ отвѣтиль: «я думаю, что смогли бы». Получивъ въ отвѣтъ на это жидкіе аплодисменты своей аудиторіи, онъ «нажалъ педаль» и разразился однимъ изъ своихъ обычныхъ словесныхъ фейерверковъ:

«Усталые, старики ушли бы; но мы сказали бы, что наша честь связана съ этимъ, и кликнули бы кличъ, и создали бы мощную армію изъ солдатъ и красногвардейцевъ, которая боролась бы до послъдней капли крови! Не для того мы свергли царя и буржуевъ, чтобы стать на кольни передъ германскимъ кайзеромъ и просить его о миръ!»

Аудиторія на этотъ разъ молчала... упорно и знаменательно молчала. И вотъ, нашъ дипломатъ-импровизаторъ находитъ, путемъ нежданной интунціи, новый выходъ: «Если намъ предложатъ непріемлемыя условія, противорѣчащія основамъ нашей революціи, то мы эти условія представимъ Учредительному Собранію и скажемъ: «рѣшайте». Если Учредительное Собраніе согласится съ этими условіями, то партія большевиковъ уйдетъ изъ Собранія и скажетъ: «ищите себѣ другую партію, которая будетъ подписывать эти условія, мы же призовемъ всѣхъ къ священной войнѣ противъ имперіализма всѣхъ странъ». (Шумиью аплодисменты).

Выходъ придуманъ быль остроумно. «Наше дѣло—заварить кашу, а ужъ расхлебываютъ пусть другіе»—вотъ весь смыслъ его. Сдѣлать страну безпомощной, разоружить ее, развалить армію оффиціально предписаннымъ братаньемъ и допущенной, явочной «самодемобилизаціей»,—а весь «одіумъ» несчастнаго мира возложить на Учредительное Собраніе! Да еще съ благороднымъ видомъ, възнакъ протеста противъ его низости, уйти и стать въ величественную позу людей, объявляющихъ—на словахъ—священную войну противъ всѣхъ правительствъ!

Что и говорить, выходъ казался соблазнительнымъ въ тотъ моментъ, когда впервые Троцкій почувствовалъ, что все его зданіе вызывающихъ жестовъ и ультиматумовъ въ сторону союзниковъ построено на песцъ, ибо разсчеты на покладистость нъмцевъ «неспособныхъ къ дальнъйшему веденію войны» могутъ и не оправдаться. Но соблазнительность была лишь кажущаяся. Изъ заявленій партіи, им'ввшей большинство въ Учредительномъ Собраніи, большевики могли убъдиться, что въ какой бы разрухъ они ни оставили Учред. Собранію фронть, а сепаратная сділка съ Вильгельмомъ ихъ будетъ категорически отвергнута. А, стало быть, не представится и повода для жеста возмущеннаго негодованія, прикрывающаго благоразумный «выходъ изъ игры» большевистской партіи по добру да по здорову н съ незапятнанной революціонной репутаціей pardessus du marché. И вотъ, въ предчувствіи этого, ловкій дипломатическій жонглеръ прибавляеть какъ дама извъстнаго тина, пишущая самое важное обязательно въ postscriptum'ъ---«если же мы въ силу хозяйственной разрухи воевать не можемъ, и если мы вынуждены будемъ отказаться отъ борьбы за свои идеалы, то мы своимъ заграничнымъ товарищамъ скажемъ, что борьба за наши идеалы не окончена, а она лишь отложена». Такимъ образомъ былъ уже тогда сдъланъ намекъ на возможность объявленія пресловутой Ленинской «передышки». Въ этомъ гипотетическомъ случаъ, конечно, объ Учредительномъ Собраніи ръчи уже не было: къ чему оно, если на него нельзя даже свалить, какъ на козда отпущенія, позоръ за вподні подготовленную жалкую капитуляцію?

Германская дипломатія, межъ тѣмъ, продолжала свою игру съ большевиками, какъ кошка съ мышкой. Она въ теченіи изв'єстнаго времени не препятствовала затягиванью мирныхъ переговоровъ, чтобы дать время, съ одной стороны, основательно испортиться отношеніямъ Россіи съ союзниками, съ другой окончательно разложиться и разбрестись русской армін, съ третьей—сильнъе разжечься гражданскому междоусобію въ Россіи. Только дальнѣйшее всестороннее развитіе этого процесса-давало ей возможность. въ должный моментъ выпустить свои когти и схватить добычу «мертвой хваткой». А до техъ поръ она даже поглаживала порою большевиковъ бархатной лапкой, вознося ихъ сразу въ эмпиреи блестящихъ надеждъ. Для иллюстрацін достаточно вспомнить хотя бы знаменитое интервью Кайзерлинга, въ которомъ онъ выражалъ свои чувства уваженія къ такимъ «серьезнымъ государственнымъ дѣятелямъ, какъ Ленинъ и Троцкій».

Теперь, заднимъ числомъ, трудно даже вообразить себѣ, какъ большевики могли попасться въ столь грубо поставленную имъ ловушку. Но тогда они были въ положеніи вороны, у которой «вскружилась голова, отъ радости въ зобу дыханье сперло».

14-го декабря появилось въ печати извъстное заявление русской делегации, въ которомъ она «съ удовлетворениемъ констатируетъ, что провозглашенныя Россійской революціей принципы всеобщаго демократическаго мира безъ аннексій восприняты народами четверного союза, что Германіи и ея союзницамъ совершенно чужды планы какихъ либо территоріальныхъ захватовъ и завоеваній, равно какъ стремленіе уничтожить или ограничивать политическую самостоятельность какого либо народа».

Итакъ, большевики передъ всѣмъ міромъ удостовѣрили чистоту намѣреній Гогенцоллернской Германіи, Габсбургской Австріи, Болгаріи Фердинанда Кобургскаго и султанской Турціи. Невѣроятно, но фактъ. Напрасно предостерегали ихъ, напоминая мораль Крыловской басни, «впредъ утро похвалю, какъ вечеръ ужъ наступитъ»; напрасно указывалн на то, что имперіалистская дипломатія исповѣдуетъ Талейрановское правило «слова суть средство для сокрытія

мыслей». Напрасно указывали на отдельныя неопределенности выраженій, которыя явно были оставлены въ заявленіяхъ центральныхъ имперій, какъ лазейки для аннексіонной и контрибуціонной контрабанды. Не только большевики и слушать ничего не хотели, но имъ подражали и левые эсеры, которые устами Камкова смеялись надъ «ничтожными придирками» и попытками «съ микроскопомъ въ рукахъ» вылавливать частности, способныя омрачить эрелище великой международной победы большевизма. Полубольшевикъ Сухановъ въ «Новой Жизни» тоже «не справившись со святцами, бухнулъ въ колоколъ»: провозгласилъ, что «Русская революція одержала победу».

А между тъмъ, недостатка не только въ предостерегающихъ симптомахъ, а даже и въ прямыхъ одергиваніяхъ-не было. Въ прусской палатъ депутатовъ Шеферъ истолковалъ признаніе мира безъ аннексій и контрибуцій такъ: «если англичане согласны опросить населеніе въ Индіи, то мы предоставимъ голосовать населенію въ Вильнѣ и Гроднѣ, а если они еще предоставятъ право на самоопредѣленіе Египту и Ирландіи, то мы то же сдѣлаемъ и въ Курляндіи». А такъ какъ нельпо было бы думать, что мирный договоръ переустроитъ на основахъ абсолютной справедливости весь земной шаръ, и сами большевики этого требовать не будутъ, то они должны будутъ примириться и съ тъмъ, что «твердая нъмецкая воля» возьмется «все упорядочить» въ дълахъ латышей и литовцевъ, во имя права пріоритета высшей культуры надъ низшей. Съ начала переговоровъ съ большевиками имперіалистскіе круги Германій вообще ожили и заговорили снова тъмъ же языкомъ, какимъ говорили послъ своихъ самыхъ крупныхъ побъдъ въ 1915 и 1916 гг., разсчитывая особенно «сосчитаться съ Англіей», развязавъ себъ руки на востокъ. Извъстный соціаль-патріоть Леншъ въ Парвусовскомъ «Die Glocke» указалъ на возможность, что изъБрестскихъ переговоровъ вытечетъ возстановление прочной экономической связи Россій съ Германіей и повысятся шансы длительнаго разгрома антигерманской коалиціи. Именно поэтому счелъ необходимымъ поднять предостерегающій голось Бернштейнь, заявившій, что большевики своей политикой «подготовляють не мирь для Россіи и для всего придавленнаго войной челов вчества, а исключительно

свиръпъйшій тріумфъ нъмецкаго имперіализма, который увы—и не помышляеть о томъ, чтобы самому обратиться въ большевистскую въру». И прибавляль, что «все равно—сознательно или по глупости» эти люди «въ дополненіе къ своему отступничеству дълають видъ, будто подъ ихъ давленіемъ прусско-германскій милитаризмъ перешелъ на сторону ихъ соціальдемократически революціонныхъ принциповъ»—объективно они все равно дълають дъло этого самаго милитаризма...

Но большевики уже были неспособны ни слушать, ни воспринимать никакихъ аргументовъ. На съѣздѣ ж. дор. рабочихъ Зиновьевъ произнесъ классическую фразу: «Мы Вильгельма приперли къ стѣнѣ». Луначарскій въ интервью съ сотрудникомъ «Новой Жизни» заявилъ: «Передъ нами блестящая ситуація». Жуткое чувство вчужѣ охватывало при видѣ людей, до такой степени ослѣпленныхъ, когда эти—поистинѣ «слѣпые вожди слѣпыхъ»!—тащили всю Россію къ пропасти... Мнѣ невольно вспоминается одно мѣсто изъ Тургеневскихъ «стихотвореній въ прозѣ»:

«Полный раздумья, шелъ я однажды большою дорогой. «Тяжкія предчувствія стъсняли мою грудь; унылость овладъвала мной...

«А въ десяти шагахъ отъ меня, вся раззолоченная осеннимъ солнцемъ, прыгала гуськомъ цѣлая семейка воробьевъ, прыгала бойко, забавно, самонадѣянно. Особенно одинъ изъ нихъ такъ и надсаживалъ грудь, бочкомъ, выпуча лобъ и дерзко чирикая, словно и чортъ ему не братъ. Побѣдитель, да и полно!

«А высоко на небъ кружилъ ястребъ»...

И воть—моменть насталь. «Блестящая ситуація»—т. е. обнаженіе фронта оть всёхъ, сколько нибудь боеспособныхъ частей, взятыхъ на внутренній фронть, гражданская война на всей россійской террриторіи, чрезвычайныя осложненія въ Румыніи, Украинѣ, Эстляндіи, Финляндіи—все это позволило нѣмцамъ впервые пріоткрыть свои карты. «Правда» должна была разразиться филиппиками противъ «лицемѣровъ въ аксельбантахъ, которые въ Брестѣ торжественно клялись въ своихъ благородныхъ чувствахъ» и которые «начинаютъ высовывать хищные когти». Каменевъ заявилъ: въ вопросѣ о правѣ самоопредѣленія Польши,

Литвы и Курляндін безь вившательства нѣмецкаго штыка-«мы не отступимъ, мы не склонимъ своихъ знаменъ передъ нъмецкими щуцманами». Не менъе апломба проявилъ и Троцкій, спокойно отв'єтившій, что осложненія въ переговорахъ его не пугаютъ, ибо это «не послъдніе переговоры: мы будеми еще вести съ Германіей другіе переговоры, когда Либкнехтъ будетъ стоять во главъ революціоннаго пролетаріата Германіи и съ нимъ вмѣстѣ мы будетъ перекранвать карту Европы». Этотъ типичный фразеръ и позеръ еще воображаль, что можеть запасаться ножницами для перекраиванья міровой карты, когда уже давно карта Россіи была имъ фактически отдана на произволъ ножницъ Гогенцоллернской дипломатіи. Онъ полагаль, что развязностью своихъ звонкихъ сдовечекъ онъ вотретъ очки въ глаза такимъ старымъ воробьямъ, какъ нѣмецкіе генералы. Онъ забылъ предостережение 'Бернштейна, давнымъ давно сообщившаго, что они «тихонько подсм виваются надъ словами Троцкаго о революціонной войнъ». Мало того, принятая воинственная поза дала Троцкому смѣлость обвинить другихъ въ томъ, что онъ въ глубинѣ души уже былъ готовъ сделать самъ, и что потомъ въ действительности сдълаль: «Я увъренъ, что 'если бы... правые с.-р.-ы какимъ нибудь чудомъ оказались сейчасъ у власти, они поспъшили бы заключить постыдный миръ, чтобы освободить свои силы для укръпленія буржуазнаго строя въ Россіи»... Не въ примъръ этимъ жалкимъ соглашателямъ Троцкій даже по пути въ Брестъ въ окопахъ заявлялъ солдатамъобъ этомъ Караханъ оповъстилъ немедленно всю Россіючто «русская революція не склонить головы передь нѣмецкимъ имперіализмомъ», и Троцкій съ товарищами «подпишутъ только почетный миръ». Слова вообще недорого стоили этому «государственному дъятелю» большевизма.

13 января Троцкій вернулся изъ своего «вояжа» для доклада о результатахъ. Они были нерадостные. Настолько нерадостные, что докладъ его Ц. И. К. былъ лишенъ обычныхъ цвѣтовъ краснорѣчія. Необыкновенно проницательный заднимъ числомъ, Троцкій увѣрялъ, что ему «было сразу ясно, что въ основѣ перваго германскаго заявле-

нія лежить лицемъріе». Сказать это, значило выдать себъ безспорный патентъ на глупость: спрашивается, какъ же можно было послѣ этого прекратить изготовленіе предметовъ военнаго снаряженія и объявить демобилизацію промышленности? Во всякой демократической странъ правительство, которое сдълало бы это, имъя основание не довърять заявленіямъ непріятеля, было бы отдано подъ судъ по обвиненію въ государственной измѣнѣ. Въ нашей Россіи, въ странъ неограниченныхъ возможностей, одинъ изъ правителей, не сморгнувъ глазомъ, дълаетъ признаніе въ томъ-и разсчитываетъ на аплодисменты. Впрочемъ, растерянность Троцкаго, вынужденнаго впервые увидъть, что приходится жать, что посѣяль, во время этого доклада дошла до максимальной стецени. Такъ, онъ позволилъ себъ по истинъ чудовищное утвержденіе: «Условія, предложенныя Кюльманомъ, получили молчаливое одобреніе въ Лондонъ, я заявляю объ этомъ категорически. Англія согласна на компромиссный миръ съ Германіей за счетъ Россіи. Условія, намъ предъявленныя, являются не только германскими, но американскими, французскими и англійскими условіями. Это-счеть, который предъявляеть русской революціи міровой имперіализмъ. И тутъ же, въконцѣ рѣчи, словно позабывъ о только что произнесенныхъ словахъ, Троцкій сообщилъ, что «когда явилась возможность разрыва мирныхъ переговоровъ, союзныя правительства на перебой предлагали признать совътскую власть, дабы мы вели войну дальше, предлагали также платить жалованье добровольческой арміи», и что большевики отвътили заявленіемъ: «изъ имперіалистической войны мы вышли и больше въ нее не войдемъ». Такимъ образомъ, все разоблачение «заговора» Англіи, Америки и Франціи съ Германіей противъ совътской Россіи было шитой бълыми нитками попыткой выставить себя невинной жертвой чужого коварства, а не легкомысленными виновниками собственнаго несчастья.

Всякое дальнъйшее фанфаронство, казалось, оставалось бросить. Ораторское распускание пышнаго павлиньяго хвоста больше помочь не могло. Все состязанье большевистской власти съ германской напоминало мъткое словечко Драгомирова во время дальновосточной войны: «японцы насъторпедой—а мы ихъ молебномъ; они насъ еще разъторпе-

дой—а мы ихъ еще разъ молебномъ». Разница была въ томъ, что на этотъ разъ молебны были замънены сеансами ораторскаго галанта Троцкаго. Сбылась басня про ворону въ павлиньихъ перьяхъ, превратившуюся въ обыкновенную, ощипанную ворону. И впервые Троцкій произнесъ слова, которыми отрекся отъ всего своего прошлаго: «Случается, что народъ долженъ подписать грабительскій миръ. Это несчастіе, но не преступленіе. Не исключена возможность, что совътская власть будеть вынуждена подписать противонародный миръ». Однако него еще оставался въ запасѣ нѣкій трюкъ, котораго пока онъ не опубликовывалъ, какъ «секретъ изобрътателя». Онъ ограничился загадочной фразой: «Я не могу сказать, въ какой формъ мы будемъ продолжать веденіе переговоровъ... Мы будемъ придерживаться политики, гибкой по формъ... Мы не можемъ дать обязательства, что мы побъдимъ. Мы не знаемъ, каковъ будетъ финалъ, но у насъ намфреніе освободить армію отъ дальнъйшей войны и не подписывать имперіалистско - аннексіонистскаго Такъ упражнялся въ словоизлитіяхъ «грѣшный сей языкъ, и празднословный, и лукавый». Стадо барановъ, слушавшее своего пастыря, въ кредитъ, на въру авансировало емувъ награду за будущій акробатическій «номеръ»—«бурные аплодисменты». Видно, не даромъ сказалъ поэтъ: «Громъ побѣдъ отзвучитъ, красота отцвѣтетъ, но Дуракъ ни за что, никогда не умретъ-ты безсмертна, о глупость людская !»

Повидимому, самъ Троцкій еще твердо не рѣшилъможно ли прибѣгнуть къ созрѣвшему въ его умѣ маневренному плану. Но его окончательно сгубила и подтолкнула дѣвая часть германской соціальдемократіи. Видя, въ
какомъ отчаянномъ положеніи находится новое правительство, и въ какой пупикъ оно забрело съ сепаратными переговорами, она сдѣлала героическое усиліе и провела кампанію открытыхъ бурныхъ демонстрацій за миръ. Стараясь
выглядѣть возможно грознѣе и произвести возможно большее впечатлѣніе на правительство, она даже попыталась
образовать свой, берлинскій «Совѣтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ». Ея вожди, не разъ уже предупреждавшіе русскихъ товарищей, чтобы тѣ не строили никакихъ

разсчетовъ на революцію въ Германія, не ожидали, конечно, что большевики опять впадуть по этому поводу во полное самозабвеніе. Однако, случилось именно такъ. Германское правительство довольно твердо и хладнокровно выдержало натискъ. Но не выдержали большевики. Они прокричали urbi et orbi, что міровая революція началась, что Германія и Австрія объяты революціоннымъ пожаромъ; они объявили, что идетъ на сцену Третій Интернаціональміровой сов т скій Интернаціональ, который оснусть міровую сов такую республику. И въ этомъ самозабвеніи Троцкій рискнуль на свой, давно выношенный дипломатическій кунсштюкъ. Въ тотъ самый моментъ, когда его «приперли къ стѣнѣ» своими ультиматумами дипломаты центральных имперій, онъ открыль наконець своимъ товарищамъ по делегаціи свой «секретъ». Когда они, «проводили безсонныя ночи, обсуждая создавшееся тяжелое положеніе», Троцкимъ «былъ предложенъ небывалый еще въ міровой исторіи исходъ». Россія не подписываеть позорнаго мира, но и «не желаетъ воевать съ народомъ Германіи... и вкладываетъ свое оружіе въ ножны. Русская армія демобилизуется. Русскій фронть остается беззащитнымъ, и защита его ввъряется германскимъ рабочимъ». Любопытно, что, по свидѣтельству одного изъ членовъ мирной делегаціи «эта мысль показалась сначала абсурдной», но «Троцкому удалось разсъять предубъжденія». Г-да Карелинъ, Биценко и др. въ концъ концовъ поняли геніальность этой идеи, нбо если «такой формы окончанія войны не знають исторія, международные обычаи и международные законы», такъ въдь «исторія не знаетъ и практическаго осуществленія соціализма», однако сов'єтская власть берется за него. Творить небывалое, такъ творить-щедро, не скупясь, оптомъ, а не въ розницу-ръшили многоумные мужи и жены изъ делегаціи. И вотъ они пріободрилисьи «пошла стряння, рукава стряхня!»

Русская делегація объявила, что «мы выходимъ изъ войны, но вынуждены отказаться отъ подписанія мирнаго договора», и такъ, просто, одностороннимъ актомъ «объявляемъ состояніе войны съ нашей стороны прекращеннымъ». Ну, конечно, «россійскимъ войскамъ отдается одновременно приказъ о полной демобилизаціи по всѣмъ ли-

ніямъ фронта». Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ намъ армія, если ващита нашихъ границъ ввѣрена германскому пролетаріату? Бѣда въ томъ, что германскій пролетаріатъ, повндимому, съ одной стороны плохо понялъ, почему онъ обязанъ защищать тотъ самый русскій фронтъ, который отказываются защищать сами русскіе. Этотъ «приказъ № 1» по германскому пролетаріату за подписью Троцкаго былъ на сміѣш к ой надъ той частью германскаго пролетаріата, чье наступленіе на его собственномъ внутреннемъ фронтѣ только что было совершенно отбито съ потерями реакціей, и п о с м ѣ ш и щ е м ъ для той другой, большей части, которая не только за страхъ, но и за совѣсть маршировала подъ знаменами своего правительства...

На этотъ разъ Л. Троцкаго постигла вообще плачевная участь. Его «не поняль» и «главковерхъ» Крыленко, распорядившійся, чтобы по всёмъ фронтамъ былъ изданъ приказъ такого содержанія: «Миръ. Война кончена. Россія больше не воюетъ. Армія, съ честью несшая 31/2 года страданій, дождалась заслуженнаго отдыха... Торжество мира ничъмъ не должно быть омрачено». Его умъ сразу не вмъстилъ представленія о своеобразномъ состоянін, которое не является войной, но не является также и миромъ. Троцкаго не понялъ и Ленинъ, сдълавшій попытку пріостановить телеграмму Крыленко и задумывавшійся надъ вопросомъ, не слѣдуетъ ли-«спустя лѣто, по малину» -- остановить демобилизацію арміи. Троцкаго «поняль», кажется, сначала только одинъ Зиновьевъ, заявившій въ «Красной Газеть» оть 30 января: «Мы нанесли всемірному имперіализму страшный ударъ, когда три мѣсяца тому назадъ начали переговоры о миръ. Мы наносимъ ему теперь смертельный ударъ своей новой формулой». И, повидимому, въ самомъ дълъ все было бы хорошо, если бы германскій имперіализмъ понялъ и проникся той мыслью, что ему нанесенъ уже второй смертельный ударъ. Къ сожальнію, ни Троцкій, ни Зиновьевъ не предвидъли тупой непонятливости германскаго имперіализма. Посл'єдній, какъ ни въ чемъ не бывало, идіотски продолжаль дійствовать такъ, какъ будто бы онъ былъ живой...

Съ ними повторился извъстный анекдотъ о врачь,

приговорившемъ своего паціента къ смерти и съ ужасомъ отмахивавшемся отъ него, когда тотъ вскорѣ нанесъ ему внзитъ въ самомъ цвѣтущемъ видѣ. «Уходите! для науки вы умерли»! вопіялъ ученый врачъ. И онъ, конечно, былъ правъ. Столь же правъ былѣ и Зиновьевъ, чью резолюцію, одобряющую дѣйствія Троцкаго, чуть ли даже не единогласно приняло стадо барановъ, носившее въ то время громкое имя «Петроградскаго С. Р. и С. Д».

И вотъ, произошло то, что должно было произойти. Нъмцы объявили срокъ перемирія-конченнымъ, мирънезаключеннымъ, военныя дъйствія — возобновленными, Безъ выстръла сдался Двинскъ; совъты, комиссары большевистскіе первые показывали врагу сверкающія пятки; подътхавъ на нъсколькихъ автомобиляхъ, нъмцы забирали цѣлые города съ огромной военной добычей; растерянные солдаты читали приказы Крыленко вступать въ переговоры съ наступающими, что фактически означало-сда. ваться въ плѣнъ; забывали на дорогѣ взорвать мосты и разрушать ж.-д. линіи; оставляли локомотивы, вагоны, пушки, снаряды, провіанть; подняли запоздалый крикъ о сопротивленіи, о «партизанкѣ», о «красной арміи»; и, наконецъ, какъ потерянные, должны были отказаться отъ «геніальнаго изобрѣтенія» Троцкаго и подмахнуть, демонстративно, не читая, новыя, еще болье тяжкія условія мира.

Такъ «мыши кота хоронили». Такъ большевики «приперли къ стѣнѣ Вильгельма».

Изъ секретныхъ документовъ, опубликованныхъ самимъ Л. Троцкимъ, слѣдовало, что основная задача нѣм-цевъ въ этой войнѣ—раздѣлъ Россіи, отщепленіе отъ нея цѣлаго ряда отдѣльныхъ національныхъ государствъ. Въ этой политикѣ нѣмецкій имперіализмъ спекулироваль на тяжкое наслѣдіе, оставленное царизмомъ, въ видѣ русси фикаторскаго озорства, все усиливавшаго центробѣжныя національныя стремленія. Наша партія, сознавая опасность, хотѣла противопоставить ей перестройку Россіи на основахъ федеративной демократической республики, которая дѣлала бы отъ сохраненія государственнаго единства народы республики нисколько не менѣе свобод-

ными, но гораздо болбе сильными. Къ сожалбнію, до Учредительнаго Собранія не удалось заложить основъ даже краевого самоуправленія изъ-за оппозиціи кадетъ, а Учредительное Собраніе запоздало. Большевистская власть, хотя прекрасно знала изъ «секретныхъ документовъ» о планъ нъмцевъ, играла ему въ руку со слъпотою, поистинъ безграничною. Она разогнала эстонское и латышское Учредительное Собраніе, Бълорусскую раду, она воевала съ Украинской радой, съ татарами въ Крыму, съ сартами въ Туркестанъ; она своимъ примъромъ разожгла въ Финляндіи гражданскую войну, толкнувъ тамошнихъ большевиковъ къ разгону сейма и поддерживая ихъ оружіемъ и людьми, создавая такимъ образомъ удобный поводъ для германскаго вмѣшательства... Слѣпые противники федеративнаго принципа справа выражали удовольствіе по поводу того, какъ большевики, прирожденные централизаторы, принялись смирять національные движенія; въ к.-д. прессъ говорилось, что большевики мимовольно здъсь укрѣпляютъ единство Россіи. Крайности сходятся. Дѣйствительно, централистическая политика самодержавіи возродилась подъ флагомъ комиссародержавія и довершила его дѣло. Нѣмцамъ осталось только приложить руки, чтобы ускорить естественный распадъ Россіи на составныя части. Имъ осталось только предлагать свою помощь и являться въ Эстляндію, на Украину и въ Финляндію, сразу находя тамъ-либо союзниковъ, либо настолько терроризованное большевиками населеніе, что ему терять было нечего, а потому и сопротивляться нъмецкой оккупаціи не было ни силъ, ни охоты.

Учредительное Собраніе было тщетной попыткой остановить этоть процессь разложенія... Его предсѣдатель во вступительной рѣчи заявиль: «Учредительное Собраніе само представляеть собою живое единство всѣхъ народовъ Россіи, и потому же уже фактомъ открытія перваго засѣданія Учредительнаго Собранія, уже самымъ фактомъ этого открытія провозглашается конецъ гражданской войнѣ между народами, населяющими Россію». И, зная, гдѣ самое больное и опасное мѣсто въ этой междоусобицѣ, онъ продолжалъ: «Граждане, вы позволите мнѣ дать, я вѣрю, отъ имени всего Учредительнаго Собранія, обращаясь къ

гражданамъ Украины, объщаніе, торжественное объщаніе -что отнынъ Украина можетъ болъе не опасаться ни на одну минуту того, чтобы рука солдата-великоросса, землепашца въ сърой шинели, поднялась бы на такого же, въ сърой шинели, землероба Украины. И этимъ, граждане, мы снимемъ камень съ души самого солдата-великоросса, обращаясь къ которому отъ имени Учредительнаго Собранія, да позволено мнѣ будеть сказать, что отнынѣ никто не можетъ осмълиться повести его противъ его воли, чтобы заставить поднять и обагрять свою руку въ братской крови украинцевъ». Большевики, съ дуумвиратомъ Ленина-Троцкаго во главъ, отвътили на это разгономъ Учредительнаго Собранія и свирьпой бомбардировкой Кіева. Они буквально загнали Украинскую раду подъ протекторатъ центральныхъ имперій. Они сами-единственные виновники того, что имъ же пришлось очистить весь благодатный югъ д манскихъ пришельцевъ, давъ имъ въ руки то, о чемъ они еще недавно не осмъливались и мечтать. «Русско-русскій» фронть на Украинь превратился въ украинско-русскій. Финско-финскій фронтъ уже превращается на Мурманъ-а завтра можетъ превратиться и подъ Петроградомъ-въ финско-русскій. И, конечно, за спиной какъ финовъ, такъ и украинцевъ стоятъ могущественные германскіе протекторы.

Потерпъвъ за дипломатическимъ столомъ въ Брестъ пораженіе, Левъ Троцкій попробоваль выместить его на украинцахъ. Совътская власть объявила украинскую мирную делегацію подлежащей аресту и отдачь подъ судъ за изм'тну. Дъйствіе, явно и вопіюще-несправедливое. Да разв'т не большевистская власть, вступивъ на путь сепаратныхъ переговоровъ съ Германіей, сыграла роль демона-искусителя для Украинской Рады? Поистинъ, Рада, если она котела жить, не имела иного выхода, какъ послѣдовать примѣру большевиковъ и отправить отъ себя такихъ же паломниковъ въ Брестъ. Другое дѣло, слѣдовало ли покупать жизнь такою ценой. Съ нашей точки арънія, не только не слъдовало, ни и было недопустимо. Это значило раздълить съ большевиками ихъ преступленіе передъ судьбами общаго демократическаго мира. Но за что могли упрекнуть украинцевъ большевики? Да только

то, что они удачлив ве большевиковъ справились со своею частью задачи сепаратнаго мира: границы Украины съ центральными имперіями имъ удалось отстоять безъ всякихъ урѣзокъ. Этого то и не могли простить украинцамъ большевики, возвратившіеся съ тѣмъ, съ чѣмъ по-ѣхали: съ геніальнымъ изобрѣтеніемъ Троцкаго—«войны не ведемъ и мира не заключаемъ». Если посмотрѣть, во что обошелся Россіи этотъ «небывалый въ дипломатической исторіи» экспериментъ и какъ послѣ него возросли пріобрѣтенія германцевъ за нашъ счетъ, то по истинъ окажется, что эти семъ словъ Льва Троцкаго явились самыми дорогими словами во всей міровой исторіи. Такъ дорого еще никогда ни одной странѣ ничьи слова не влетали.

Когда большевики, признающіе за всякой національностью «право на самоопредѣленіе вплоть до отдѣленія», обвинили Украинскую раду въ измѣнѣ, они косвенно обвиняли въ измѣнѣ самихъ себя и произносили безпощадный приговоръ. Они первые вступили и увлекли за собою на проклятую дорогу сепаратной сдѣлки Украину.

Быть можеть, еще яснъе была эта ихъ роль по отношенію къ Румыніи. Въ самомъ діяль, когда Россія была втянута въ сепаратные переговоры о миръ съ Германіей, въ какомъ положенін оказалась Румынія? Въ положенін втянутой путемъ долгихъ интригъ и происковъ еще русскаго царизма въ войну, а потомъ брошенной на произволъ судьбы, Въ самомъ дълъ, въ Брестскихъ переговорахъ, повидимому, о Румыніи не было сказано ни единаго слова, какъ будто ей и нътъ на свътъ. Спрашивается, что могла сдълать при такихъ условіяхъ Румынія, кромѣ того, что пойти на поклонъ къ Германіи и превратиться въ ея вассала? Этотъ шагъ былъ еще ускоренъ совершенно дикимъ распоряженіемъ Троцкаго, напоминающимъ развъ дикія вспышки турецкаго султана, когда то посадившаго Семибашенный замокъ русскаго посла, или Ивана Грознаго, хотъвшаго проучить своимъ жезломъ чужеземныхъ пословъ: мы говоримъ объ арестѣ румынскаго посла, отпущеннаго на свободу лишь послѣ того, какъ весь иностранный дипломатическій корпусь энергично протестоваль противъ такого неслыханнаго нарушенія элементарнъйшихъ основъ международнаго права.

Л. Троцкій изъ опубликованныхъ имъ самимъ секретныхъ документовъ долженъ былъ знать, и зналъ, что означаетъ сепаратный миръ Румыніи съ центральными державами. Это означаетъ—уступка Болгаріи Добруджи. Но въ тѣхъ же документахъ чернымъ по бѣлому написано, что «болгарская Добруджа означаетъ румынскую Бессарабію». И если на нашихъ глазахъ это сбывается, то вѣдъ сѣтовать и сваливать не на кого. Ти l'as voulu, Georges Dandin! И когда большевики новели противъ Румыніи прямыя военныя дѣйствія, чтобы воспрепятствовать этому неизбѣжному плоду собственной политики, то они только вѣрнѣе загоняли Румынію къ подножію Германскаго и Австрійскаго императоровъ, и тѣмъ приближали утрату Бессарабіи.

Но развъ только въ этомъ политика большевиковъ представляла собою картину подпиливанія того сука, на которомъ имъ самимъ приходилось сидъть? Нътъ, вездъ и всюду. Такъ, въ Эстляндіи они, точно нарочно, приблизили отложение этой страны дикимъ и безсмысленнымъ объявлениемъ внъ закона всего сословія землевладёльцевъ - жестъ буйныхъ помѣшанныхъ, отъ котораго все равно пришлось отказаться и послушно отпустить на свободу всёхъ арестованныхъ бароновъ послё властнаго окрика Германіи. Самая доподлинная самоубійственная политика-удълъ всего, что только соприкасается съ большевиками. Всего ярче здёсь примёръ балтійскаго флота, въ лицъ Кронштадскихъ и Гельсингфорскихъ матросовъ больше всего потрудившагося надъ доставленіемъ побъды комиссародержавію. Результатъ на лицо, Медленно, но върно, германская вооруженная сила словно колоссальныя стальныя ножницы или словно гигантская клешня, протягивается по обоимъ берегамъ Финскаго залива, остріями приближаясь къ Петрограду, и нашъ злосчастный балтійскій флотъ въ предчувствіи агоніи все върнъе и върнъе охватывается ею. Спасенія ему, кажется, уже нътъ. Участіе балтійскаго флота въ октябрьскомъ переворотъ будущимъ историкомъ, повидимому, будетъ расцънено

своимъ послъдствіямъ, какъ трагическое самоубійство балтійскаго флота...

Таковъ былъ жалкій и плачевный финалъ трагикомедіи большевистской внішней политики, начавшейся съ горделиваго вызова всему и встмъ, со своего рода красногвардейскаго «шапками закидаемъ!» по отношенію къ имперіалистамъ всего міра, и кончившейся послѣдовательнымъ рядомъ капитуляцій и паденій со ступеньки на ступеньку. Болъе идіотской внъшней политики Россія, кажется, никогда еще не имъла; а ужъ она ли не видывала видовъ! Левъ Троцкій въ свое оправданіе что то бормоталь о томъ, что онъ заключилъ, въ концъ концовъ, «не похабный, а несчастный миръ», что здъсь «несчастіе, а не преступленіе». Да, здѣсь несчастіе—для Россіи, которая неповинна въ происшедшемъ, волю которой изнасиловали штыками усталыхъ «шкурниковъ», которая никогда не принимала сепаратнаго мира и никогда не вручала всенароднымъ голосованіемъ власти большевикамъ. Но здёсь преступленіе-тъхъ, кто навязаль Россіи и свою власть, и связанную съ нею гражданскую войну, и роковую дорожку сепаратнаго мира, и послъдствіе ихъ-развалъ и распадъ Россіи, ея первый раздълъ, ея обращеніе въ жалкій пассивный объекть колоніальной политики Германіи и, должно быть, еще-Японіи.

Изъ секретныхъ документовъ, опубликованныхъ Троцкимъ, вытекало съ абсолютной ясностью, что если Германія преуспѣетъ въ своихъ намѣреніяхъ раздѣла Россіи, то и среди союзниковъ найдутся государства, которыя, однажды поневолѣ примирившись съ этимъ фактомъ, пожелаютъ получить свою долю въ добычѣ, чтобы по крайней мѣрѣ сохранить «равновѣсіе силъ» съ Германіей.

И въ настоящее время, когда японцы уже поставили одну ногу во Владивостокъ, когда на Мурманъ вся атмосфера полна грядущей (или уже настоящей?) высадкой англичанъ, когда даже китайцы принимаютъ мъры, «чтобы былъ и зайцу данъ клочекъ медвъжьяго ушка»,—теперь каждый лишній день большевистской власти есть новая потеря Россіей части ея государственнаго суверенитета, есть новый шагъ къ ея подчиненю, униженю, подпаданю подъ чужую опеку... И передъ всякимъ неомраченнымъ

сознанісмъ, передъ всякою совъстью уже встаетъ кошмарнымъ видъніемъ картина возможнаго будущаго, когда обездушенное тъло бывшей Россіи будетъ растаскиваться всъми, кому только не лънь...

Такъ на трупъ великана убитаго Злые коршуны жадно слетаются, Ядовитые гады сползаются...

И всѣ видятъ, и всѣ знаютъ, и всѣ, даже сами большевики, чувствують, что не они же могуть сделаться темъ центромъ, вокругъ котораго забурлитъ и сосредоточится вся народная энергія въ могучемъ, отчаянномъ подъемѣ, чтобы предотвратить эту кошмарную будущность; что большевистская власть сама чёмъ дальше, тёмъ ожесточеннее должна будеть внутри самой Россіи бороться только за свое существованіе, и притомъ самыми отчаянными террористическими средствами; что терроръ вызываетъ терроръ, расправа-расправу; что разгонъ Учредительнаго Собранія, земствъ и думъ не случайно, а логически привель къ системъ разгона и «совътовъ» вездъ, гдъ только они обнаруживаютъ какую бы то ни было самостоятельность; что основаніе, на которомъ держится большевистская диктатура, все суживается и суживается, падая «со ступеньки на ступеньку» вырождаясь все больше и больше въ партійную, - кружковую, - персональную диктатуру. Это такъ ясно, что еще недавно передъ большевиками ребромъ всталь «проклятый вопросъ»: либо сопротивление нѣмцамъ, и тогда-воскрешение Учредительнаго Собранія; либо-сохраненіе полноты своей власти, и тогда-подчиненіе нъмцамъ, переходъ на положение уже не просто «полутерпимой» ими (по выраженію Троцкаго) власти, но и прямо на положение ихъ отпущенныхъ на честное слово гражданскихъ военнопленныхъ, немного не ихъ подневольныхъ «приказчиковъ», какъ выразился полубольшевикъ Камковъ. Изв'єстно, какъ большевики рішили этотъ вопросъ: лучше быть самодержцами на все уменьшающемся обломк в Россін, чемъ подотчетными Учредительному Собранію, чьмь дисциплинированной частью организованной демократіи ва Россіи возстановленной. И вотъ почему здѣсь есть и несчастье, и преступленіе, и позоръ. Несчастье-Россіи; преступленіе-большевиковъ; позоръ-и большеви-

ковъ, мелочно и своекорыстно раклавшихъ огромную страну на алтаръ своей власти, и самой Россіи, пассивно и тупо согласившейся подставить свою выю для этого жертвоприношенія.

Но не одной Россіи-всей Европ' грозить создавшееся положение величайшими бъдствіями. Владиміръ Ульяновъ-Ленинъ въ оправдание своей капитуляцін передъ каской нѣмецкаго шуцмана говорилъ, что это лишь «передышка», и напоминаль, что Россія имъла когда то Тильзить, но потомъ освободила Европу отъ Наполеона. Левъ Троцкій, проученный опытомъ, уже не прибъгаетъ къ столь рискованнымъ историческимъ аналогіямъ и, кажется, не претендуеть болье на роль освободителя Европы; онъ ждеть, что Европа, что европейская революція, быть можетъ, освободить насъ, сейчасъ загнанныхъ въ тупикъ; для него весь смыслъ текущаго момента-какъ нибудь «продержаться» до прихода освободителя съ Запада.

Будемъ глядъть на Западъ... Но тамъ,, какъ будто насмѣхаясь надъ словами Ленина о выигрышѣ во времени», о «передышкъ», полчища Гинденбурга, въ рядахъ которыхъ, по точному счету, каждый четвертый человѣкъорганизованный соціаль-демократь, ни теряя ни момента изъ «передышки», лавиной катятся на Францію, чтобы и тамъ сломить всякое сопротивленіе и всю Европу увънчать остроконечной прусской каской. А мы? Мы остаемся ничтожными и жалкими эрителями этого эрълища, этой міровой трагедіи. Мы-попустители готовящагося изнасилованія всей европейской цивилизаціи. Мы авантюрой сепаратнаго мира не спасли-напротивъ, сгубили, обрекли на раздълъ самихъ себя-и почти уже сгубили западъ.

Оффиціальныя «Извѣстія» Ц. И. К. это чувствують, но пытаются бодриться. Недавно они писали:

«Какая историческая Немезида! Если мы были введены въ обманъ австро-германской забастовкой, заставившей насъ, по выраженію Герцена, принять второй мѣсяцъ беременности за девятый и повърить въ близость революціи въ центральныхъ имперіяхъ, то мы, въ свою очередь, сторицей отплатили германскому имперіализму, поселивъ въ немъ роковую для него увъренность, что на поляхъ Шампани его ждутъ такіе же быстрые успъ-Contract the Contract of the C

хи, какъ на снъжныхъ равнинахъ Россіи. За свою ошибку мы были наказаны жестоко. Пожелаемъ же нъмецкимъ имперіалистамъ еще болъе жестоко расплатиться за ихъ заблужденіе».

Все необыкновенно характерно въ этомъ отрывкъ. Самый способъ завуалировать признаніе своей «ошибки» неподражаемъ: германская забастовка, видите ли, виновата! Но германской забастовкъ предшествовали десятки предостереженій отъ вождей лізвыхъ соціальдемократовъ: не стройте разсчетовъ на германской революціи, до нея еще болье, чемъ далеко! Германская забастовка была попыткой хоть немного облегчить то положение, въ которое вы себя сами поставили той азартной игрой, въ которую бросились, очертя голову! А не скакать изъ третьяго мъсяца беременности прямо въ девятый, чтобы не разродиться уродливымъ и нежизнеспособнымъ выкидышемъ-васъ уговаривали, васъ усовъщивали, васъ умоляли, наконецъ, буквально этими словами, ваши критики, и не одинъ разъ, а много, безъ счета-и вы не слушали. Теперь вы «желаете», чтобы нъмецкіс имперіалисты на Западѣ расшибли себѣ лобъ о твердую стъну англо-французской обороны. Это значитъ, что вы желаете пораженія Гинденбургу, желаете военнаго успъха союзникамъ. Вы еще, правда, ухитряетесь при этомъ носить и шапку, и мозги на бекрень: это, видите ли, ваша заслуга, это вы «сторицей отплатили» Гинденбургу, поселивъ въ немъ «роковую увъренность», что и на Западъ онъ совершитъ такую же легкую военную прогулку, какъ у насъ. Да, но не ваща вина, если эта увъренность не оправдается и сдълается роковой дъйствительно для него, а не для англо-французскаго запада. Не вы ли предлагали англичанамъ и французамъ последовать вашему примеру, будто только за ними все дъло, будто большевизація Англіи и Франціи обезпечила бы д'ьло всеобщаго демократическаго мира? Мы видимъ, что теперь единственный шансъ вашего и нашего спасенія—въ томъ, что Англія и Франція васъ не послушались, не большевизировались. И вы сами вынуждены этому радоваться. Это ли не само-экзекуція, которую не скроещь никакими злобными завываніями, никакими призывами къ самосудамъ надъ вашими политическими против-HMKAMW ?

Передъ Германіей теперь—вновь открывшіяся перспективы «войны до побѣднаго конца», открытіе новой Наполеоновской эры, при которой не только нашъ «миръ съ завязанными глазами», но и всякій миръ будетъ лишь краткой «передышкой». Дѣло прочнаго, длительнаго мира отодвинуто въ невѣдомую даль. А между тѣмъ—о, злая иронія исторіи!—какъ разъ передъ самымъ приходомъ большевиковъ, ихъ власти, оно уже нежданно приблизилось было, миръ уже, казалось, самъ шелъ намъ въ руки...

И воть здѣсь то намъ нужно опять вернуться къ тѣмъ самымъ «тайнымъ документамъ», изъ требованія опубликовать которые большевики сдѣлали когда то самый крупный козырь въ своей игрѣ. Они, кажется, не ожидали, что это будетъ козырь, который въ концѣ концовъ погубитъ ихъ партію.

Не такъ давно въ «Дълъ Народа» опубликовано было свъдъніе, будто въ бумагахъ министерства иностранныхъ дълъ долженъ находиться документъ, пришедшій почти что наканунъ большевистскаго переворота, и содержащій въ себъ свъдънія о сепаратномъ демаршъ съ австрійской стороны въ пользу мира. Такимъ образомъ, представлялась возможность разъединить Германію съ Австріей и этимъ обуздать завоевательные планы Вильгельма. "«Дъло Народа» требовало объясненій, почему не опубликованъ этотъ документъ? Зачъмъ отъ народа скрываютъ, какую колоссальную возможность упустилъ изъ рукъ дипломатическій геній Троцкаго, чтобы промънять ее на перспективы крыленковской демобилизаціи, Муравьевско-Антоновскаго похода на внутренній фронтъ и своего собственнаго «прекращенія войны безъ заключенія мира»?

Отвѣтомъ на эти вопросы было—глубокое молчаніе. Secret d'état!

Но вотъ, нѣсколько дней спустя, начался обмѣнъ разоблаченій между Клемансо и Чернинымъ. Сообщеніе «Дѣла Народа» получило неожиданное подкрѣпленіе оттуда, откуда этого никто ожидать не могъ. Подробности дѣла еще не соєсѣмъ ясны и частью спорны. Одно несомнѣнно: и въ сторону Францій съ австрійской стороны производились се паратные шаги по нашупыванію почвы для мира.

Россія могла въ этотъ моментъ искусной и энергич-

ной политикой найти дорогу къ почетному миру. Она не только сама избъгла бы развала и позорной капитуляціи передъ Гогенцоллерномъ, ей прямо давалась въ руки возможность принудить къ капитуляціи нъмецкихъ захватчиковъ!

И эта-то великая и счастливая возможность была съ преступнымъ легкомысліемъ и невѣжественной самоувѣренностью выброшена за бортъ—кѣмъ? Ничтожнѣйшимъ пустозвономъ, фразеромъ и позеромъ, обладающимъ лишь талантомъ слагать красныя словечки въ широковѣщательныя фразы, самовлюбленно упиваясь потокомъ своего краснорѣчія!

Въ томъ, что большевизмъ такому человѣку безконтрольне вручилъ всю внѣшнюю политику Россіи и съ восхищеніємъ проглатывалъ—и заставлялъ всю Россію проглатывать—все, что только онъ ни подносилъ—заключается своего рода историческая Немезида.

Преступная игра судьбами страны не кончена. Она ждетъ не только суда и приговора исторіи. Она ждетъ народнаго суда и приговора. И этотъ судъ, этотъ приговоръ—не за горами.

Викторъ Черновъ.

## Партія стихійно-демобилизующейся арміи.

"Пусть идутъ впередъ и наступаютъ генералы, а мы подождемъ, "
Окопная Правда.

"Партія, вмъсто того, чтобы поднимать до себя крестьянскія массы, спустилась сама до ихъ уровня. изъ авангарда революціи превратилась въ средняка".

Одинъ изъ тезисовъ Бухарина.

"Разложили армію—мы съ Ленинымъ".

Изг ръчи Камкова.

Современная армія—плоть отъ плоти и кость отъ костей выставившей ее страны и народа. Чѣмъ выше ступень козяйственнаго развитія данной страны, чѣмъ выше общій культурный уровень народа, тѣмъ лучшей, какъ въ техническомъ, такъ и во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ, оказывается и данная армія. Ибо въ отличіе отъ всѣхъ предшествующихъ войнъ, которыми пестритъ исторія человъчества, современная война, вовлекающая въ свой круговороть милліонныя массы людей, ведется не столько самими арміями, непосредственно участвующими въ гигантскихъ столкновеніяхъ нашихъ дней, сколько стоящими за ихъ спиной силами—степенью соціально-экономической, финансово-хозяйственной и культурно-политической устойчивости воюющихъ странъ.

Всѣ эти истины и положенія, ставшія какъ бы аксіомами современной войны, прежде всего и наиболѣе блестящимъ образомъ оправдались на нашемъ отечествѣ и на нашей арміи.

Первой страной, вышедшей изъ міровой войны, по крайней мѣрѣ формально вышедшей, оказалась Россія. И въ этомъ трагическомъ первенствѣ Россіи нѣтъ, конечно, чего-либо клучайнаго, какого-либо страннаго или непонятнаго историческаго недоразумѣнія. Въ ряду такъ называе-

мыхъ «великихъ державъ», вовлеченныхъ въ войну, земледъльчески-помъщичья, полунищая и полуграмотная, долгіе годы сдавленная и раздавленная самодержавнымъ прессомъ, Россія безусловно и во всъхъ онтошеніяхъ занимала послъднее мъсто. И Россія должна была первой сдать.

Внѣшнимъ образомъ процессъ этой «сдачи», завершившійся выходомъ Россіи изъ войны—повторяю, выходомъ чисто формальнаго свойства, такъ какъ Россія при большевистскомъ мирѣ по существу все равно продолжаетъ войну, но продолжаетъ ее на сторонѣ ужъ австро-германской коалиціи—выражался въ постепенномъ разложеніи русской арміи, нынѣ окончательно разложившейся и разбѣжавшейся. Исключительно насильственнымъ путемъ набранная, разноязычная, разноплеменная, внѣшне спаянная воедино путемъ жесточайшей дисциплины, русская армія, почти не проявившая за всю войну дѣйствительно массонаго энтузіазма, должна была начать разлагаться, и дѣйствительно начала разлагаться первой въ ряду другихъ армій.

Собственно говоря, процессъ этого разложенія начался едва ли не съ первыхъ же дней войны. Во всякомъ случав, къ концу перваго ея года, когда на долю арміи, послѣ первыхъ феерическихъ и эфемерныхъ успъховъ, выпало жесточайшее пораженіе, процессъ разложенія арміи былъ уже въ полномъ ходу. Кто пережилъ съ арміей дни галиційскаго отхода и очищенія Польши, Литвы и Курляндіи, тотъ помнить, въ какомъ состояніи находились они тогда. Боевые приказы не исполнялись, самовольные отходы цёлыхъ частей и отрядовъ были въ полномъ ходу, развивалось массовое дезертирство. Армія Россійской Имперіи ділала первую свою попытку стихійно демобилизоваться и разойтись по домамъ. И только цълымъ рядомъ жесточайшихъ репрессій, равно какъ и послѣдовавшимъ улучшеніемъ снабженія арміи всёмъ ей необходимомъ удалось въ тё времена пріостановить эту самовольную демобилизацію.

Вторая точно такая же попытка стихійно демобилозоваться послідовала непосредственно за февральской революціей. Армія, весьма реально почувствовавшая паденіе старой палочной дисциплины, армія, не успівшая еще перестроиться на новый ладъ,—на сверженіе самодержавія отвітила массовымъ дезертирствомъ. Біжали по всякому

поводу: то оттого, что ходили какіе-то неопредъленные слухи о раздёлё пом'єщичьих земель, то оттого, что произошла заминка въ доставкъ продовольствія, бъжали по цълому ряду другихъ причинъ, бъжали, наконецъ, просто потому, что можно было бъжать, что на узловыхъ станціяхъ не ловили особыя военно-полицейскія команды и не получали, какъ въ послѣдніе мѣсяцы стараго режима, денежныхъ наградъ за каждаго пойманнаго: 7 коп. за рядового, 9 коп.—за ефрейтора, 11 коп.—за младшаго и 14 коп.—за старшаго унт. офицера, наконецъ, 25 коп. — за фельдфебеля и прапорщика... Внъшніе путы пали, и армія начала разбѣгаться. Надъ Россіей и только что родившейся революціей нависала огромная опасность остаться обезоружен-, ными. И только величайшимъ напряжениемъ всъхъ демократическихъ силъ страны (большевизмъ не расцвъталъ еще тогда), удалось предотвратить эту опасность. Стихійная самодемобилизація солдатской массы была пріостановлена. Массовое дезертирство прекратилось, бъжавшіе раньще начали возвращаться на свои мъста: ихъ тамъ встръчали осужденіемъ, грозили лишить надъла и т. п. Но результатовъ этихъ, въ противоположность 1915 ому году въ началѣ 1917-го года удалось достигнуть безъ массовыхъ репрессій, ставшихъ къ тому времени, кстати сказать, и совершенно невозможными. Побъдилъ на этотъ разъ «великій разумъ» народа, и эта побъда была первой моральной побъдой революціи надъ бунтомъ, сознанія надъ стихіей.

Вся дальнъйшая жизнь арміи и сводилась, собственно говоря, къ борьбъ этихъ двухъ началъ. Полная объективная невозможность для Россіи выйти изъ войны, новыя цъли войны, поставленныя революціей, совершенно, наконецъ, новое, революціей созданное, положеніе Россіи въряду воюющихъ государствъ, требовали отъ арміи продолженія борьбы, дальнъйшихъ и дальнъйшихъ жертвъ. Между тъмъ, все прошлое русской арміи, вся внутренняя архаическая организація ея, единственной основой которой являлись голосъ насилія и принужденія, въ значительной степени препятствовали сознательному усвоенію арміей задачъ, поставленныхъ передъ ней. Усилія подлинной демократіи—всъхъ лучшихъ элементовъ страны и арміи—и были направлены къ тому, чтобы провести въ толщу

армін это сознательное отношеніе къ своимъ обязанностямъ, къ жертвамъ, требуемымъ отъ армін ежечасно н ежеминутно, чтобы пробудить въ ней отсутствовавшій до сей поры энтузіазмъ. Ибо внѣ этого-было ясно-дальнъйшая борьба немыслима... Но переродить уставшую, темную и распыленную, въ большинствъ своемъ крестьянскую массу-невозможно, конечно, сразу. Изъ нѣдръ этой массы, инертной и недовърчивой, время отъ времени подымался стихійныя бунтарскій духъ, до того времени сдерживавшійся жельзной дисциплиной. Армія, во все время войны до революціи опредъленно не желавшая воевать, совершенно не усваивавшая безвыходнаго положенія страны, и после революціи съ почти такой же, какъ и прежде, неохотой приносила жертвы, съ трудомъ воспринимала новыя цъли войны, чрезвычайно медленно заражалась энтузіазмомъ...

Трудно предсказать, чъмъ кончилась бы борьба этихъ двухъ началъ-революціи и бунта, сознанія и стихіи-въ арміи, если бы на помощь стихіи и бунту не пришелъ большевизмъ. Его своеобразная «историческая» миссія въ томъ именно и заключалась, что онъ цъликомъ и безоговорочно пощель навстръчу всъмъ наиболье темнымъ, эгоистическимъ и противообщественнымъ инстинктамъ массы. Максимализму этой массы, изстари теплящемуся въ ней, еще со временъ разиновщины и путачевщины, онъ далъ «соціалистическое» обоснованіе. Слабому развитію въ ней гражданскаго чувства, нежеланію приносить жертвы-онъ давалъ высшее моральное оправданіе. И, спекулируя такимъ образомъ на естественной послъ трехъ лътъ войны усталости этой массы, онъ легко повель ее за собою, обобщивъ всв чисто стихійныя, шкурныя и утробныя устремленія ея въ н'всколькихъ чрезвычайно простыхъ и вс'ьмъ понятныхъ лозунгахъ. И процессъ разложения армін, начавшійся задолго до революціи, процессъ, который должна была задержать революція, во что бы то ни стало задержать, пошель ускореннымъ темпомъ и въ концъ концовъ привелъ къ грандіознъйшему въ міровой исторіи краху...

Въ глазахъ будущаго историка нашей революціи величайшій, въроятно, интересъ возбудить это удивительное приспособленіе ученъйшей системы марксизма къ совер-

шенно примитивному пониманію «б'єдн'єйшаго крестьянянства» арміи. И надо отдать справедливость большевикамъ -въ этомъ «приспособленіи» они проявили огромную изобрѣтательность и незаурядное остроуміе. Полуграмотная солдатская масса совершенно, напр., не усваиваетъ и не понимаетъ смысла крупныхъ современныхъ стратегическихъ и оперативныхъ движеній, какъ наступательнаго, такъ въ особенности отступательнаго характера. Для темнаго ума солдата, всякое добровольное, безъ непосредственнаго натиска противника, очищение территоріиподозрительно. Ему всегда мерещится здёсь предательство высшаго начальства. Точно также совершенно понятный, эгоистическій инстинкть идущей на жертву массы-всегда противъ наступленія, чѣмъ бы ни вызывалось оно, какія бы цѣли ни преслѣдовало. И большевизмъ широко использоваль эти темные подозрительные и эгоистическіе, инстинкты подавленной солдатской массы. Очищеніе Риги и рижскаго плацдарма, очищеніе вынужденное, не только армейскіе большевики, но и центральные органы будущей коммунистической партіи объяснили предательствомъ генералитета. Эвакуацію Петрограда, опять-таки, послѣ очищенія острововъ, настоятельно необходимую, самъ Ленинъ въ своихъ извъстныхъ статяхъ «наканунъ переворота» не постъснялся объявить предательствомъ Керенскаго, плодомъ сговора послъдняго съ англійскими и германскими имперіалистами. Когда же удариль «грозный часъ», а Петроградъ, именно благодаря Ленину, пропустившій вст сроки для эвакуаціи, тотовъ быль попасть въ руки нъмцамъ, тотъ же Ленинъ, клявшійся ни въ коемъ случав не отдавать «красной» столицы, первый, вмвств со всъмъ Совътомъ народныхъ комиссаровъ, убъжалъ изъ Петрограда... А вся демагогическая кампанія большевизма противъ іюньскаго наступленія; противъ вообще какого бы то ни было наступленія?! Какъ будто именно наступленіе предрѣшаетъ цѣли войны, какъ будто вообще возможно вести войну, даже чисто оборонительную, не предпринимая, въ зависимости отъ обстановки, тѣхъ или иныхъ отступательных или наступательных движеній, какъ будто возможна совершенно пассивная война?

Не менъе любопытны въ указанномъ отношеніи и дру-

гіе пункты большевистской агитацій въ арміи. Взять котя бы отношение къ добровольчеству и «ударнымъ» частямъ и отношеніе къ офицерству и штабамъ. Отношеніе къ добровольцамъ первоначально въ арміи было безразличнымъ. Но когда стали послъ революціи организовываться цълыя добровольческія части, и когда имъ стали придавать «ударный» характеръ, въ массахъ арміи началось несомнънное брожение. Съ одной стороны-вообще не понимали назначенія ударныхъ частей, имфющихся, кстати сказать, во всёхъ арміяхъ (въ германской, напр., одинъ батальонъ на каждую дивизію) и выполняющихъ, какъ и любая спеціальная часть, свое особое назначеніе по преодольнію искусственныхъ препятствій, главнымъ образомъ, по рѣзкѣ проволоки; съ другой стороны-наиболѣе косная, ни подъ какимъ видомъ не желающая воевать часть армін увидѣла въ «ударникахъ», а тѣмъ болѣе въ «ударникахъ»-добровольцахъ носителей столь ненавистнаго ей начала войны. И по отношенію къ ни въ чемъ неповиннымъ «ударникамъ», подчасъ именно лучшей части арміи, въ темной солдатской массѣ начало назрѣвать шенно непонятное съ перваго взгляда чувство раздраженія. Большевизмъ подхватилъ эти стихійно-неопредѣлен-- ныя чувства массы и, давъ имъ «марксистское» обоснованіе, развилъ ихъ въ жгучую ненависть: ударники и добровольцы-наемники имперіалистической буржуазіи, желающіе продолженія войны до «побъднаго» конца. Характерно и внаменательно, что первыя изъ известныхъ мне вооруженныхъ столкновеній ударныхъ частей съ прочими частями войскъ выпадаютъ-еще лѣтомъ прошедшаго года-на долю такихъ высоко квалифицированныхъ большевистскихъ частей, какъ латышскія части...

Но въ чемъ больше всего разыгралась демагогія большевизма, такъ это, несомнѣнно, въ отношеніи къ офицерству вообще и ко всякаго рода штабамъ. Здѣсь большевизмъ нашелъ, конечно, наиболѣе взрыхленную, наиболѣе подготовленную почву. У солдатской массы были вѣдь давнишніе и запуганные счеты съ кадровымъ офицерствомъ. Большевизмъ приложилъ всѣ усилія, чтобы раздуть эти счеты въ цѣлый пожаръ, распространивъ ненависть массы на все офицерство. Офицеровъ стали не

навидѣть именно какъ офицеровъ, какъ техниковъ и спеціалистовъ военнаго дѣла, какъ представителей интеллигенціи въ арміи,—такъ ненавидѣть, какъ ненавидѣли, вѣроятно, докторовъ во время холерныхъ бунтовъ.

Почти въ тѣ же приблизительно, дикія, формы вылилось, съ помощью большевиковъ, и отношеніе къ штабамъ, какъ къ учрежденіямъ. Послѣдніе никогда не пользовались любовью или признаніемъ солдатской массы. Смысла работы штаба, особой обстановки, требуемой для успѣшности этой работы—никогда не понимали въ арміи. Всѣхъ коть сколько-нибудь причастныхъ къ штабамъ и ихъ работѣ упрощенное солдатское міровозэрѣніе отождествляло съ «окапывающимися» въ тылу. Большевизмъ не пренебрегъ и этимъ совершенно дикимъ предразсудкомъ темной, ни въ чемъ не разбирающейся массы, и въ безудержной большевистской агитаціи противъ разнаго рода штабовъ ихъ естественное, требуемое всѣмъ существомъ дѣла, «тыловое» положеніе играло во всякомъ случаѣ весьма значительную роль.

Мудрено ли при такихъ условіяхъ, что въ сознаніи сбитой съ толку солдатской массы самое понятіе офицарства, какъ такового, и всего связаннаго съ нимъ, очень быстро сдѣлалось синонимомъ понятія «контръ-революціонности» и «буржуазности», а штабы, совершенно безотносительно къ тому или иному данному составу ихъ, претворились въ укрѣпленнѣйшія твердыни мірового имперіализма! Отъ кіевскихъ, ростовскихъ и иныхъ звѣрствъ, отъ крови тысячъ ни въ чемъ неповинныхъ людей, павшихъ жертвами самосудовъ, отъ сплошного ужаса отправленія въ «штабъ Духонина» большевикамъ никогда не отмыть своихъ рукъ!...

Количество примъровъ, иллюстрирующихъ это своеобразное «приспособленіе» положеній «Капитала» Маркса и «Капитала» Гильфердинга къ психологіи наиболѣе темной части солдатской массы и къ чисто стихійнымъ устремленіямъ ея во что бы то ни стало окончить войну и разойтись но домамъ, можно было бы увеличить до безконечности. Но и сказаннаго, думается, достаточно, чтобы понять причины головокружительнаго успѣха большевизма въ тыдовыхъ гарнизонахъ и на фронтѣ, въ особъкности—въ тыловыхъ гарнизонахъ, откуда съ совершенно разложеными маршевыми ротами и проникалъ, главнымъ образомъ, большевизмъ на фронтъ.

Но всякій процессъ приспособленія, имфетъ, какъ извъстно, и обратную сторону. Не смогъ, естественно, избъжать этихъ отрицательныхъ сторонъ всякаго приспособленія и большевизмъ. Приспособляясь всячески къ примитивной психикъ усталаго, за 31/2 года казарменной и и окопной жизни успъвшаго «деклассироваться», крестьянина, потакая всемъ самымъ темнымъ и самымъ тивообщественнымъ инстинктамъ его, большевизмъ и самъ въ значительной степени проникся психологіей столь излюбленнаго имъ «бъднъйшаго крестьянства» арміи, его примитивными захватно-распредълительными и потребительски-коммунистическими идеалами. Произошелъ любопытнъйшій двусторонній процессь: поверхностнаго эндосмоса, одъвшаго въ покровительственную окраску идейнаго большевизма шкурные инстинкты и темное озлобление массъ, и болъе глубокаго всесторонняго экзосмоса-пропитыванія самого большевизма демагогическимъ «опрощеніемъ» изъ окружившей его «периферіи». И изъ классовой пролетарской и соціаль-демократической партіи большевизмъ превратился въ «коммунистическую» партію деклассированной солдатчины, разбъгающейся по домамъ.

Съ точки зрѣнія этого двусторонняго «осмоса» и нужно, строго говоря, подходить ко всемъ решительно меропріятіямъ большевизма послъ октябрьскаго переворота, произведеннаго, какъ извъстно, штыками петроградскаго гарнизона, опредъленно не хотъвшаго итти на фронтъ. Чъмъ, въ самомъ дѣлѣ, отличается сжиганіе большевиками всѣхъ безъ исключенія кораблей въ Брестъ, куда, закрывъ глаэа, бросились они въ поискахъ объщаннаго солдатамъ «немедленнаго» мира, отъ точно такого же «сжиганія кораблей» любого изъ «окопниковъ», убъгающаго съ фронта? Психологіей именно этого окопника и проникнуты всф военныя міропріятія большевиковъ, весь внутренній смыслъ ихъ декретовъ, если отшелушить ихъ отъ довольно плотно покрывающей ихъ искаженной «интернаціоналистической» фразеологіи. И то, что во главѣ арміи совѣтской и соціалистической республики, армій, понявших в октябрьскій переворотъ, какъ начало третьей по счету и на этотъ разъ ужъ безповоротной и окончательной стихійной демобилизаціи, былъ поставленъ именно Крыленко — явилось лучшимъ, можетъ быть, символомъ всего переворота и всего его глубокаго и трагическаго значенія...

Армія начала самовольную и стихійную демобилизацію и отъ «своей» партіи и «своего» народнаго» «главковерха» ждала меропріятій, способствующихъ этой демобилизаціи. Однако, прежде, чъмъ обратиться къ «демобилизаціоннымъ» мфропріятіямъ большевиковъ, я позволю себф остановиться еще на одной реформъ, проведенной ими, на упрощенной «демократизаціи» арміи. Если не считать нашумъвшаго крыленковскаго приказа о перемиріяхъ, заключаемыхъ самими солдатами повзводно и поротно, то этопервая и, какъ кажется, единственная собственно «реформа», проведенная большевиками. Согласно постановленію военно-революціоннаго комитета при Ставкъ, начиная съ 3-яго ноября 1917 года, въ арміи вводилась выборность всъхъ лицъ командна/го состава, начиная отъ отдъленнаго и кончая «главковерхомъ», при чемъ всѣ должности до полкового командира включительно должны были зам'вщаться прямымъ и непосредственнымъ голосованіемъ заинтересованныхъ отдъленій, взводовъ, ротъ, батальоновъ и полковъ, должности же выше командировъ полка-по избранію соотвътствующихъ комитетовъ и совъщаній при HUXB: Share to his to be a street for the street of the st

Кто хоть сколько-нибудь, хоть отдаленно знакомъ съ техникой современной войны, тотъ пойметъ, что должна была означать для арміи такая «демократизація». Единымъ взмахомъ лишилась она почти всего своего офицерскаго состава, всѣхъ спеціалистовъ военнаго дѣла, какъ теоретиковъ, такъ и практиковъ, подготовленныхъ 3-лѣтнимъ боевымъ опытомъ. И ближайшая практика примъненія «закона» съ полной очевидностью доказала это. Извъстенъ, напр., цѣлый рядъ частей, гдѣ на выборахъ всѣ бывшіе офицеры оказались заболлатированными, гдѣ на должности командировъ полковъ и батальоновъ, командировъ дивизіоновъ и батарей избирались обозные и кашевары. Бывали случаи избранія санитаровъ на мѣста докторовъ, хотя большевистскій приказъ и воспрещалъ по-

слѣднее. Собственно говоря, одной этой реформы было вполнѣ достаточно, чтобы окончательно уничтожить и разложить армію.

Но, получивъ изъ рукъ большевиковъ полное удовлетвореніе въ своихъ старыхъ счетахъ съ офицерскимъ составомъ, темная армейская масса не могла, конечно, удовлетвориться этимъ. Отъ «своей» партіи и «своего» главковерха, какъ я уже указалъ выше, она ждала помощи въ начатой ею «явочной», стихійной самодемобилизаціи. И большевизмъ, проникційся психологіей этой массы, цѣликомъ и безоговорочно лошелъ ей навстръчу, но пошелъ нелепо и сумбурно-такъ же, какъ нелепа и сумбурна сама разбъгающаяся по домамъ масса. Въ высшей степени любопытны и оригинальны методы этой большевистской демобилизаціи. Здѣсь, несомнѣнно, большевики превзошли самихъ себя. Ибо, отражая вст темные предразсудки своей аудиторіи, раздувъ нелюбовь ея къ штабамъ до ненависти, большевики силою вещей принуждены были чать демобилизацію арміи, какъ это ни странно, не съ демобилизаціи частей арміи—ея периферіи, такъ сказать, а съ демобилизаціи центровъ ея—съ демобилизаціи штабовъ отдъльныхъ армій.

Кто знакомъ болѣе или менѣе съ жизнью современной армін, включающей въ себя сотни тысячь людей, тотъ знаетъ и можетъ себъ представить, какой это сложный и громоздкій механизмъ. Болѣе или менѣе нормально дѣйствовать этотъ механизмъ можетъ лишь при условіи извъстной координаціи своихъ составныхъ частей. А эта координація достижима, естественно, лишь при строгой централизаціи всего управленія арміей. Такимъ центромъ въ жизни каждой арміи и является ея штабъ. И разстройство дъятельности штаба, уничтожение его, фактически означающее уничтожение самой арміи, делаетъ совершенно невозможнымъ какую бы то ни было планом врную демобилизацію ея. Но, превратившись силою вещей въ партію стихійно-демобилизующейся арміи, вынужденные потворствовать всемь самымъ темнымъ инстинктамъ и предразсудкамъ ея, большевики съ этого именно и начали.

Насколько изв'єстно, какихъ-либо общихъ по вс'ємъ армізмъ распоряженій о демобидизаціи штабовъ ни «гдавковерхомъ» Крыленко, ни военно-революціоннымъ комитетомъ при Ставкѣ не было издано. Тѣмъ не менѣе большевистская практика въ этой области поразительно однообразна. Поэтому, чтобы, какъ слѣдуетъ, охарактеризовать эту «демобилизаціонную» политику большевиковъ, я остановлюсь на арміи, относительно которой у меня имѣется наибольшее количество матеріаловъ, арміи, защищавшей доступы къ Петрограду, ближе всего расположенной къ нему и снабженной благодаря этому наибольшимъ, въроятно, количествомъ большевистскихъ интеллигентныхъ силъ. Я имѣю въ виду XII армію. Комиссаромъ ея, равно какъ и предсъдателемъ ея армейскаго комитета, былъ небезызвъстный Нахимсонъ, за разобляченіе прошлой дѣятельности котораго такъ жестоко поплатилась газета «День».

Начали большевики XII арміи расформированіе штаба ея съ контръ-развъдки-такова ужъ, повидимому, большевистская традиція. Трудно сказать, насколько въ этихъ дъйствіяхъ своихъ большевики XII арміи были свободны отъ личныхъ обидъ и личныхъ соображеній, ибо о нъкоторыхъ изъ нихъ въ этой самой контръ-развѣдкѣ (послѣднее характерно, конечно, не толькю для ХП арміи) опредъленно имълись «дъла» въ производствъ-опять-таки трудно сказать, основательныя или неосновательныя. Но фактъ остается фактомъ: контръ-развъдка XII арміи за арестомъ всего личнаго состава ея и изъ-за незамъны его новымъ составомъ оказалась уничтоженной. Вскоръ за контръразвъдкой послъдовала ликвидація и развъдывательнаго, и оперативнаго отдъленій штаба. Правда, юридически, путемъ отданія соотвътствующихъ приказовъ, эти отдъленія не уничтожались, но фактически работа ихъ безусловно прекратилась. Ибо нельзя же было говорить о работъ развъдывательнаго, напр., отдъленія, если во главъ его, за выбытіемъ по разнымъ причинамъ въ томъ числѣ и вслъдствіе ареста, всъхъ офицеровъ-спеціалистовъ, остался переводчикъ, - о работъ оперативнаго, этого высоко съ военной точки арънія квалифицированнаго отдъленія, если во главъ его сталъ опять-таки поручикъ безъ спеціальнаго образованія, исполнявшій раньше чисто канцелярскія функціи, а въ составь его не насчитывалось ни единаго спеціалиста... Ту же судьбу фактическаго уничтоженія раздѣлили и другія отдѣленія штаба: топографическое и особое.

Такимъ образомъ, одинъ изъ самыхъ важныхъ отдѣловъ штаба—генералъ-квартирмейстерскій\*)—въ XII арміи оказался уничтоженнымъ еще въ декабрѣ. Но не лучше обстояло дѣло и съ другими отдѣлами штаба. Инспекторское отдѣленіе дежурнаго генерала, отдѣленіе, какъ разъ наиболѣс нужное для цѣлей демобилизаціи арміи, точно такимъ же образомъ оказалось фактически расформированнымъ. Правда, взамѣнъ его изъ среды большевистскаго исполнительнаго комитета была выдѣлена особая комиссія по демобилизаціи арміи, но ясно, конечно, что и самая комиссія и всѣ ея работы являлись лишь жалкимъ самоутѣшеніемъ на фонѣ самовольно и стихійно, рѣшительно безъ всякаго плана, демобилизующейся арміи.

Одинъ только отдълъ штаба болъе или менъе уцълълъ отъ большевистскихъ экспериментовъ: это—этапно-хозяйственный отдълъ, въдающій снабженіемъ и питаніемъ арміи. Повидимому, угроза окончательнаго разстройства этого и безъ того разстроеннаго аппарата была настолько велика, что даже большевики воздержались отъ его «демобилизаціи». Оставить армію безъ питанія, — показалось и для большевиковъ достаточно-таки опаснымъ экспериментомъ... Но, оставивъ безъ разрушенія питающій аппаратъ арміи, большевики не задумались разрушить двигающій ея аппаратъ. Чуть не съ перваго дня большевистскаго хозяйничанья въ арміи началось расформированіе транспортныхъ частей. Иными словами, армія обрекалась на полную неподвижность.

Я нарочно съ нъкоторою, можетъ быть излишней да-

<sup>\*)</sup> Для читателей, не знакомыхъ съ организаціей службы штаба, нужно пояснить, что современный штабъ русской арміи обычно распадается на 3 сябдующихъ отдъла: генераль-квартирмейстерскій, т е. оперативный въ общемъ смыслѣ этого слова, въ свою очередь распадающійся на рядъ подотдѣловъ: оперативный въ тѣсномъ смыслѣ слова, развѣдывательный (съ контръ-развѣдкой), общій, военно-цензурный, военно-топографическій и т. д.; этапно-хозлаственный, вѣдающій снабженіемъ и питаніемъ арміи и организующій подвозъ всего ей необходимаго и вывозъ всего для нея излишняго; и, наконецъ, такъ называемый отдъль дежурнаго генерала, вѣдающій личнымъ составомъ арміи, людскимъ и конскимъ,—пополненіемъ, сформированіемъ и расформированіемъ частей и т. д.

же, подробностью остановился на примъръ демобилизаціонной работы большевиковъ XII арміи. Но примъръ этотъвъ высшей степени характерный-указываетъ, къ какимъ нев фроятнымъ прямо результатамъ приводилъ большевиковъ процессъ ихъ взаимоприспособленія съ бунтующей солдатской стихіей. За какихъ-нибудь 11/2-2 мъсяца большевистскаго хозяйничанья армія благодаря уничтоженію штаба-этого воистину нервнаго центра ея-какъ будто нарочно и преднамъренно была приведена въ такое состояніе, что ни при какихъ условіяхъ и ни подъ какимъ видомъ она воевать не могла, даже если бы и страстно того хотъла. Но о желаніи воевать этой армін послѣ большевистскаго переворота, произведеннаго подъ флагомъ немедленнаго окончанія войны и понятаго на мъстахъ, какъ сигналъ къ общей и окончательной демобилизаціи, къ генеральному расхожденію по домамъ, товорить, конечно, не приходилось. Тщательно дъля имущество и суммы, продавая недълимое-мнъ, напр., извъстны случан продажи батарей нъмцамъ (48-линейная 4-орудійная гаубичная батарея за 50 руб. 1) солдатская масса, забивая всв прифронтовыя железныя дороги, уничтожая и ломая ихъ, устремилась домой. Насколько интенсивно шелъ этотъ процессъ разсасыванія фронта, можно судить хотя бы по следующимъ цифрамъ, относящимся къ уже упоминавшейся XII арміи. Къ концу октября, т. е. къ моменту выборовъ въ Учредительное Собраніе, въ арміи числилось на довольствіи 600.000 челов'єкъ, изъ нихъ 200.000 штыковъ. Къ концу декабря число значащихся на довольствіи упало до 100.000 человъкъ, т. е. армія на 5/6 своего состава успъла разбъжаться! Черезъ мъсяцъ эта цифра еще упала, и къ концу января количество штыковъ въ арміи исчислялось совершенно смѣхотворной цыфрой въ 2000 штыковъ... Но зато на разные внутренніе фронты армія дала что-то около 10 полковъ. Одинъ изъ этихъ полковъ-6-ой латышскій Туккумскій полкъ, по крайней мѣрѣ не разошедшіеся остатки его, -и по сіе время охраняетъ Кремль и Совътскую власть... очевидно, въ благодарность за то, что его политикой вся Латвія отдана подъ Гогенцоллернское иго!

Естественно, что при такомъ темпъ расхожденія арміи

за нею не могли поспъть никакіе Крыленкскіе «приказы» о демобилизаціи, издававшіеся пачками и отпускавшіе сразу чуть не десятки лътъ. Армія расходилась значительно скорѣе, чѣмъ Смольный успѣвалъ издавать декреты. И когда, послъ извъстныхъ «крылатыхъ» словъ Троцкаго въ Брестъ, быль изданъ заключительный приказъ о демобилизаціи, на фронть онъ не засталь уже почти никого: имъ воспользовались лишь тыловые гарнизоны, поспѣшившіе, изъ страха передъ ожидавшимся наступленіемъ нѣмцевъ, разбъжаться отъ легкихъ и даровыхъ клъбовъ. И когда, даже вопреки встыть большевистскимъ ауспиціямъ, дъйствительно началось это заранъе подготовленное наступленіе нѣмцевъ на обезоруженную Россію, оно не встрѣтило, конечно, никакого сопротивленія. Въ нѣсколько дней Россія потеряла сотни тысячь квадратныхъ версть территоріи и на десятки милліардовъ рублей разнаго рода имущества и запасовъ. Къ великому, въроятно, конфузу всей новъйшей военной исторіи, противникъ разъъзжаль по нашимъ желѣзнымъ дорогамъ, какъ по своимъ собственнымъ, дѣлая «переходы» по 85 верстъ въ день...\*)

Но какъ ни велики несчастья, выпавшія на долю Россіи, несчастья, далеко еще не учтенныя и не могущія пока что быть учтенными во всемъ своемъ объемѣ, какъ ни грандіозенъ разразившійся крахъ, небывалый еще въ міровой исторіи—ни въ этихъ несчастьяхъ, ни въ этомъ крахѣ нѣтъ ничего неожиданнаго. Вся дѣятельность большевиковъ, изъ партіи пролетаріата силою вещей переродившихся въ партію разбѣгающихся съ фронта солдатъ, вела именно къ краху. Процессъ взаимоприспособленія большевистскаго марксизма и бунтующей солдатской стихіи далъ свои результаты, выполнилъ свою «историческую» миссію.

Ө. Ртищевъ.

<sup>\*)</sup> Любопытно, что нъмецъ, еще задолго до перерыва Брестскихъ переговоровъ, съ въдома большевистскаго комиссара Съв. фронта Позерна, началъ въ районъ ст. Хинценберга перешивать нашу прежнюю жел.-дорожную линію для прямого и безпрепятственнаго сообщенія съ Псковомъ...

## Большевизмъ и Демократія.

I.

Ровно спустя мѣсяцъ послѣ окончательно опредѣлившейся побѣды революціи Ленинъ прибылъ въ Россію и на слѣдующій же день 4-го апрѣля выступилъ съ докладомъ «О задачахъ революціоннаго пролетаріата». Содержаніе доклада было формулировано Ленинымъ въ рядѣ тезисовъ. Среди этихъ тезисовъ, наряду съ признаніемъ соціалъ-демократіи обветшалымъ пережиткомъ и по названію, и по программѣ, значился, между прочимъ, подъ цыфрой пять — нижеслѣдующій: «Не парламентарная республика, — возвращеніе къ ней отъ Совѣтовъ Рабочихъ Депутатовъ было бы шагомъ назадъ, — а Республика Совѣтовъ рабочихъ, батрацкихъ и крестьянскихъ депутатовъ по всей странѣ, снизу до верху».

Новое слово, повъданное міру Ленинымъ, не произвело тогда большого впечатльнія ни на кого. Только единомышленники — большевики были охвачены нъкоторымъ конфузомъ за своего лидера, явившагося, подобно Чацкому, съ корабля на балъ и, не справившись въ святцахъ, бухнувшаго въ колокола. Тезисы Ленина были признаны его личнымъ, частнымъ мнъніемъ, за которое партія не можетъ ни принять, ни нести отвътственность. О нихъ въ большевистской прессъ перестали даже говорить. И ровно шесть мъсяцевъ лежала подъ спудомъ истинно-русская выдумка Ленина, до самаго того времени, когда новъйшіе Верховенскіе, Шигалевы и иные герои достоевщины не ръшили, что приспълъ часъ реализовать «геніальную идейку» своего шефа.

Въ теченіс до-октябрьскаго періода революціи, разоблачая мнимую контръ-революціонность Временнаго Правительства, большевики аргументировали отъ имени и во имя демократін н ея принциповъ. Яростно нападая на всъ

вольныя и невольныя задержки выборовъ въ органы земскаго и городского самоуправленія, кропотливо подбирая вст даже самыя мелочныя или неизбъжныя отступленія отъ послъдовательнаго демократизма, они главной своей мишенью сдълали выборы въ Учредительное Собраніе. На Учредительномъ Собраніи большевики сосредоточили свою ударную силу демагогіи и клеветы для изобличенія правительствъ всёхъ составовъ въ намёренномъ затягиваніи и срывъ выборовъ. Подъ лозунгомъ «обезпечить немедленный созывъ Учредительнаго Собранія» произошель, какъ извъстно, и самый захватъ власти большевиками. Словомъ, въ этомъ вопросъ партія большевиковъ до октябрьскаго переворота формально расходилась со своимъ лидеромъ и тъми немногими, которые раздъляли его «еретическіе» взгляды; до октября ни Ленинъ, ни кто-либо изъ его присныхъ не осмъливались публично защищать «болъе совершенную» республику совътовъ или публично отрекаться отъ демократіи и ея принциповъ. И демократическая республика, и Учредительное Собраніе со всеобщимъ, равнымъ, прямымъ и тайнымъ голосованіемъ-сохраняли до октября всю силу общепризнанныхъ всъми отрядами демократіи, въ томъ числъ и большевиками, догматовъ.

За нъсколько недъль до октябрьского переворота Ленинъ началъ идеологическую подготовку къ «новой революціи» сначала въ умахъ своихъ единомышленниковъ, а затъмъ и на улицахъ Петрограда. Въ спеціальномъ фельетонъ, посвященномъ «одному изъ лучшихъ представителей мелкобуржуазной демократіи» Ник. Суханову, Ленинъ обнаружиль «корень эла»—въ вол в большинства народа. «Ссылка на «волю народа»—поучаль Ленинъ своихъ приверженцевъ въ «Рабочемъ пути» была бы достойна только самаго тупого мелкаго буржуа». «Столько разъ бывало въ революціяхъ-назидательно напоминаль глава заговорщиковъ, что маленькая, но хорошо организованная, вооруженная и централизованная сила командующихъ классовъ подавляла по частямъ силу «большинства народа», плохо организованнато, плохо вооруженнаго, раздробленнаго». Эти исторические примъры должны были разбить «буржуазные предразсудки» о значеніи «воли народа» и «идеи большинства», они должны были внушить смелость авантюристамъ выступить противъ «не революціонной, а мъщански-подлой, трусливой, не избавившейся отъ холопства демократіи».

Послѣ удачи октябрьской авантюры, большевизмъ сталъ расправлять свои крылья. Однако, онъ еще не настолько окрѣпъ къ тому времени, чтобы безъ особой подготовки своего и чужого общественнаго мнѣнія, цинично и безоговорочно, покуситься на разгонъ Учредительнаго Собранія. Наоборотъ, одинъ изъ первыхъ актовъ, которымъ побъдители хотъли побудить массы довърчиво брести за колесницей побъдителей-«декретъ» о землъ, напримъръ, начинался слъдующими словами: «Вопросъ о землъ во всемъ его объемѣ можетъ быть разрѣшенъ только всенароднымъ Учредительнымъ Собраніемъ». Въ такомъ же духъ были составлены и другіе акты. Въ цѣляхъ новой подготовки партійнаго мнѣнія—Ленинъ опубликовалъ въ «Правдѣ» девятнадцать тезисовъ объ Учредительномъ Собраніи. Въ этихъ тезисахъ было и признаніе Учредительнаго Собранія «высшей формой демократизма», но въ предълахъ «обычной буржуазной республики» и въ противов съ «имперіалистической республикъ съ Керенскимъ во главъ»; въ нихъ было признаніе требованія созыва Учредительнаго Собранія «вполнъ законнымъ въ программъ революціонной соціалъдемократіи», но только для прошлаго. Для настоящаго тезисы считали, что «республика совътовъ является не только формой бол'ве высокаго типа демократическихъ учрежденій, но и единственной формой, способной обезпечить наиболье безбользненный переходъ къ соціализму». Тезисы содержали, наконецъ, недвусмысленно предостерегающую угрозу по адресу Учредительнаго Собранія, буде его воля, «воля народа», разойдется съ большевистской волей къ утвержденію измышленной ими «республики совътовъ».

Апръльскіе тезисы Ленина сопровождались крикливой борьбой за немедленный созывъ Учредительнаго Собранія. Аналогичные по смыслу декабрьскіе тезисы сопровождались столь же крикливой борьбой противъ Учредительнаго Собранія, какъ уже превзойденной формы демократизма. Послъ циничнаго разгона Учредительнаго Собранія, въ которомъ большевики отрясли послъдній прахъ свой

отъ «паршивенькой буржуазно-парламентарной республики», -- оставалось подвести лишь итоги продъланной большевизмомъ ревизіи своихъ былыхъ взглядовъ. Эта задача могла быть выполнена, конечно, никъмъ инымъ, Ленинымъ, представившимъ къ февральскому съвзду большевиковъ набросокъ новой программы. Вмъстъ съ переименованіемъ изъ Савла въ Павла, изъ россійской соціальдемократической въ россійскую коммунистическую партію, большевики, согласно предложенія Ленина, послушно признали то, съ чемъ они не хотели согласиться раньше. Побъдителя не судять: Ленинъ заставилъ свою партію одобрить существо оглашенныхъ имъ еще въ апрълъ тезисовъ. Събздъ призналъ, что «переходъ къ соціалистическому строю» предполагаеть: «свободу и демократію не для всѣхъ, а только для трудящихся, эксплоатируемыхъ массъ во имя ихъ освобожденія отъ эксплоатаціи»; «автоматическое исключение эксплоататорскихъ классовъ и богатыхъ представителей мелкой буржуазіи»; «уничтоженіе парламентаризма, какъ отдъление законодательной работы отъ исполнительной и сліяніе управленія съ тельствомъ».

Этд быль аповеозь большевистского коммунизма, восторжествовавшаго надъ былымъ соціалъ-демократизмомъ. Демократизмъ вывътрился изъ большевизма окончательно и безпросвѣтно. Въ реальности осуществилось то, что еще пятнадцать льть тому назадь было предусмотръно на второмъ съъздъ соціаль-демократической партіи, какъ «гипотетически мыслимый случай» Плехановымъ, который заявиль тогда, что «гипотетически мыслимь случай, когда мы, соціаль-демократы, высказались бы противъ всеобщаго права». Тогда же Посадовскій—Троцкій, поддерживая предложеніе Мартова объ исключенін изъ программы пункта о пропорціональномъ представительствъ, придалъ плехановской гипотезь болье общій и аподиктическій смысль: «в с ь демократическіе принципы должны быть подчинены исключительно выгодамъ нашей партіи». То, что постяль Плехановъ еще на заръ своей дъятельности, что взрастили позднъе отцы меньшевизма Мартовъ и Троцкій, то самымъ безпардоннымъ образомъ пожали нынъшніе большевики. Они сделали все практические выводы изъ промаховъ,

пробъловъ и односторонности ортодоксальнаго марксизма, подчинивъ все «исключительно выгодамъ своей партіи».

. И въ самомъ дълъ, разъ единственно прочной опорой соціалистическаго движенія и носителемъ идеи четвертаго сословія является рабочій классъ въ ортодоксально-марксистскомъ смыслѣ этого слова, то соціалистическія партіи повсюду, - а въ Россіи, съ ея слабо развитой промышленностью, въ особенности, еще долгое время должны быть обречены опираться на меньшинство народа. При такомъ пониманіи россійскіе марксисты и послѣ февральской революціи, поставившей Россію сразу на одинъ уровень съ наиболъе передовыми странами въ политическомъ отношеніи, въ отношеніи къ достиженію соціалистическаго строя должны были остаться при прежнихъ своихъ хиліастическихъ чаяніяхъ: во исполненіе реченнаго Марксомъ и Энгельсомъ-капитализаціи, концентраціи, дифференціаціи, пролетаризаціи и, въ заключеніе какъ иторъ всъхъ этихъ процессовъ, экспропріаціи экспропріаторовъ. Будучи марксистомъ, Ленинъ не былъ бы, однако, послъдователемъ Бланки и его заговорщическихъ методовъ если бы въ такое время не сказалъ, что не онъ, Ленинъ, а исторія ставить вопрось: «погибнуть или на всъхъ парахъ устремиться впередъ», «либо погибнуть, либо догнать передовыя страны и перегнать ихъ также экономически» («Рабочій путь» отъ і октября). Большевистская партія рискнула... Не взирая на то, что носителей подлиннаго соціалистическаго духа-ничтожное меньшинство, быль использовань, согласно диспозиціи Ленина, урокъ прежнихъ революцій, и сделана была попытка «маленькой, но хорошо организованной вооруженной и централизованной силой» «побъдить враждебные классы» и прямикомъ, «немедленно» перемахнуть въ переходный къ соціалистическому строй. Заговорщически осуществивъ захватъ власти меньшинствомъ, большевики поставили на голову ученіе о пролетаріать, какъ авангардь демократіи. Имъ пришлось обратиться не къ наиболъе передовому и сознательному «единственно до конца революціонному классу» съ призывомъ не отрываться отъ основной толщи демократіи, не до конца революціонных вклассовь, а, наобороть, призывать последніе, вопреки своей классовой природе и классовымъ задачамъ, — «идти въ поливишемъ союзъ съ пролетаріатомъ». Большевики поставили в се — и свое прошлое,
и свое будущее, и судьбы россійской демократіи, и революціи — не на сознательность предового отряда демократіи,
а на стихію ея низовъ «Надвигающійся голодъ, разруха,
военныя пораженія способны необычайно ускорить повороть въ сторону перехода власти къ пролетаріату, поддержанному бъднъйшимъ крестьянствомъ», — мечталъ Ленинъ
наканунъ октябрьскаго переворота. Переворотъ большевикамъ удался. Можно ли сказать, что, стремясь достигнуть
всего, они не достигли для себя ничего?..

## mariling its indicated

Первоучителемъ, пророкомъ и первосвященникомъ большевизма возвѣщено было еще въ апрѣлѣ: «не парламентарная республика, а республика Совѣтовъ»... Пять мѣсяцевъ уже прошло съ тѣхъ поръ, какъ эта «благая вѣсть» получила свое осуществленіе. Но и сейчасъ, какъ и прежде, мудрено сказать положительно, что такое представляетъ изъ себя эта «высшая форма» демократизма, это «сокровище, котораго нѣтъ нигдѣ въ мірѣ», по выраженію упоенныхъ своими цивическими добродѣтелями оффиціальныхъ «Извѣстій» Стеклова.

Мы видимъ хаотическое нагромождение органовъ, на старые-новыхъ, на высшіе-еще болѣе высшихъ («чрезвычайныхъ»), переплетеніе ихъ въдомствъ, постоянное столкновение безчисленнаго множества ихъ агентовъ съ «чрезвычайными полномочіями» и съ естественнымъ желаніемъ каждаго изъ нихъ стать выше всёхъ остальныхъ. «Наблюдается небывалое въ старое доброе время перепроизводство законодательныхъ и распорядительныхъ органовъ въ центрахъ при небывало маломъ численно и слабомъ по работъ существовании органовъ исполнительныхъ на мъстахъ. Всъ распоряжаются—никто распоряженій не исполняеть. Маховыя колеса работають, но безъ приводнаго ремня». Это видять и это наблюдають не враги совътской республики, а ея идеологи и апологеты, --«само» «Знамя Труда». Только на шестомъ мѣсяцѣ своего бытія, «верховный органъ» республики Совътовъ Центральный Исполнительный Комитетъ, послушно вновь повторившій за своимъ предсъдателемъ, что «остатки буржуазнаго парламентаризма должны быть безпощадно устранены», одновременно съ тъмъ призналъ необходимость выработки «точно зафиксированной конституціи совътской республики».

Безплодно спрашивать, къ чему надо копировать буржуазные образцы «паршивенькихъ республикъ» и «точно фиксировать конституцію»,—разъ всѣ «остатки буржуазнаго парламентаризма» подлежатъ «безпощадному устраненію»—?

Тщетны были бы всв запросы творцамъ новыхъ цвнностей, что же они, въ концъ концовъ, сотворили: «совътскую республику» или «республику совътовъ»? Живемъ ли мы, по большевистскому представленію, въ единой россійской, федеративной, совътской, соціалистической республикъ или въ республикъ великорусскихъ совътовъ, входящей въ числѣ многихъ въ общую конфедерацію соціалистическихъ совътовъ? Въ одномъ и томъ же высокооффиціальномъ актѣ, въ пресловутой «деклараціи правъ трудящагося и эксплоатируемаго народа», предъявленной Учредительному Собранію ультимативно для одобренія, одновременно и рядомъ говорится объ объявленіи Россіи «республикой совътовъ» и о «совътской республикъ», при чемъ послъдняя «учреждается на основъ свободнаго союза свободныхъ націй, какъ федерація совътскихъ національныхъ республикъ». Если высшая государственная мудрость свелась къ провозглашенію общаго и внутри противоръчиваго положенія: «вся власть въ центръ и на м в стахъ принадлежитъ совътамъ», если въ течение пяти мъсяцевъ не удосужились даже задуматься надъ тъмъ, гдъ кончаются «мъста», и гдъ начинается «центръ», одинъ ли центръ или нъсколько, и т. д., если только теперь въ спѣшномъ порядкѣ вырабатывается конституція существующей уже шестой мъсяцъ «высшей формы» правленія, мудрено ли, что сами правители не видятъ ничего, кромъ «хаотическаго нагроможденія органовъ», «всѣ распоряжаются, и никто распоряженій не исполняетъ»?

Форму правленія, въ которой мы лынѣ живемъ, вообще нельзя опредѣлить положительно; ее приходится опредѣлять отрицательными признаками. Она покоится не на всеобщемъ избирательномъ правѣ, не на равномъ, не на прямомъ и не на тайномъ голосованіи. Въ

нашей республикъ, если допустить, что это республика, правительственная власть не подконтрольна и не подотчетна представительнымъ органамъ: не правительство подъ представительствомъ, а представительство при правительствъ. «Сліяніе» управленія съ законодательствомъ осуществлено въ небывалой для республики формъ подчиненія органовъ законодательства органамъ управленія. Словомъ, передъ нами—не подлинный демократизмъ и парламентаризмъ, а демократизмъ и парламентаризмъ, а демократизмъ и парламентаризмъ, а демократизмъ и парламентаризмъ, а демократизмъ и парламентаризмъ наизнанку.

Основное условіе демократическаго строя—всеобщность и равенство правъ и обязанностей; нѣтъ правъ безъ обязанностей, какъ нѣтъ обязанностей безъ правъ—большевистская республика нарушаетъ много разъ. И не только тогда, когда она, руководясь ново-коммунистическимъ тезисомъ «свобода не для всѣхъ, а только для трудящихся, эксплоатируемыхъ массъ», автоматически исключаетъ «эксплоататорскіе классы» въ пользованіи какими бы то ни было правами, предоставляя имъ въ удѣлъ однѣ лишь обязанности. Всеобщность и равенство самымъ жестокимъ образомъ нарушаются при распредѣленіи избирательныхъ правъ среди самихъ же трудящихся и эксплоатируемыхъ.

Фактически лишена избирательныхъ правъ не только вся буржуазія: крупная, средняя и мелкая, безъ различія и безъ остатка; фактически лишены правъ: трудовая, «бѣднѣйшая» интеллигенція, какъ таковая; рабочіе одиночки; незанятыя на фабрикахъ и заводахъ жены рабочихъ; безработные; разбросанное среди полей, неорганизованное въ совѣты крестьянство; и т. д. Всѣ эти чрезвычайно многочисленные кадры трудящихся и эксплоатируемыхъ безжалостно обойдены «высшей формой» республики.

При образованін верховных роганов республики— съвзда Совьтовь и Центр. Исполн. Комитета нарушается не только принципъ всеобщности, но и принципъ равенства. Число рабочих депутатовъ приравнено къчислу крестьянских несмотря на то, что число рабочих избирательнаго корпуса крестьянъ. Одни и тъ же нзбиратели принимаютъ уча-

стіе въ образованіи совътской воли при выборахъ и въ деревнъ, и на фабрикъ. Одни и тъ же солдаты избирали на събздъ и солдатскихъ депутатовъ, и крестьянскихъ. Одни и тъ же рабочіе пользуются правомъ имъть своихъ представителей и въ качествъ рабочихъ на заводъ, и въ качествъ членовъ профессіональныхъ союзовъ. Одни рабочіе, столь же безспорно «трудящіеся и эксплоатируемые», но занятые въ другихъ предпріятіяхъ или въ менъе многочисленномъ профессіональномъ союзѣ, лишены такого двойного представительства, тогда какъ привиллегія другихъ разрядовъ рабочихъ спеціально въ партійно-большевистскихъ цъляхъ, поднимается до тройного представительства. Такъ, напримъръ, при послъднихъ перевыборахъ московскаго совъта, неблагонадежные, съ большевистеко-партійной точки эрьнія, рабочіе кооперативы и больничныя кассы, какъ таковые, не были надълены непосредственнымъ представительствомъ въ совътъ; а върноподанные профессіональные союзы были взысканы большевистской милостью вдвойнь: они получили представительство и, какъ таковые, каждый въ отдельности, и въ своей совокупности-какъ объединение профессиональныхъ союзовъ, центральному бюро котораго представлено было особое представительство. Другой примѣръ. Тѣ избиратели, изъ трудящихся и нетрудящихся, которые голосовали на выборахъ въ Учредительное Собраніе за большевиковъ и лѣвыхъ эсъ-эровъ и одержали на выборахъ побъду, послъ разгона Учредительнаго Собранія получили «возмъщеніе» въ видъ допущенія на съъздъ совътовъ съ ръшающимъ голосомъ. Такимъ образомъ избиратели тъхъ большевиковъ и лъвыхъ эсъ-эровъ, которые «автоматически» сделались членами третьяго съезда советовъ, оказались пожалованными двойнымъ представительствомъ не въ примъръ тъмъ избирателямъ, которые тоже подавали свой голосъ на выборахъ въ Учредительное Собраніе за большевиковъ и лѣвыхъ эсъ-эровъ, но побѣды на выборахъ не одержали.

Устраняя отъ избирательнаго права численно ничтожные, по сравненію съ трудящимися классами, «классы эксплоататорскіе», большевизмъ вступаетъ въ непримиримое противоръчіе съ элементарнымъ принципомъ народо-

правства. Нарушениемъ основныхъ устоевъ народоправства—признанія всеобщаго гражданства и равноправія выбивается твердая почва изъ подъ ногъ строителей жизни и взамѣнъ яснаго до самоочевидности принципа утверждается случай и усмотрѣніе. «Высшая форма» республики, не давая ничего реальнаго трудовымъ классамъ, возвращается къ худшимъ временамъ прошлаго, когда государство различалось и дѣлилось на сословія, классы и касты безправныхъ, полноправныхъ и привиллегированныхъ и соотвѣтственно съ этимъ организовывало не всеобщее представительство равноправныхъ гражданъ, а к у р і а ль н о е представительство отдѣльныхъ «чиновъ», сословій и т. д.

Вмѣстѣ съ-всеобщностью и равенствомъ избирательнаго права общепризнанными предпосылками народоправства донынѣ считались прямые выборы и тайная подача голосовъ.

Большевистская республика утвердилась не на прямомъ представительствъ, а на косвенномъ, трехъ—и даже болъе многостепенномъ представительствъ: крестьяне, рабочіе и солдаты выбираютъ своихъ депутатовъ отъ фабрикъ, деревень, заводовъ и т. д., депутаты въ своей совокупности образуютъ мъстные совъты; совъты избираютъ своихъ представителей на съъзды; и только съъзды избираютъ уже членовъ Центральнаго Исполнительнаго Комитета Совътовъ—номинально «верховнаго органа» республики.

Также и съ тайной подачей голосовъ, которая всегда и повсюду признавалась гарантіей свободы выборовъ, ограждающей избирателя отъ давленія со стороны классовыхъ или политическихъ его противниковъ. Рѣдкіе, даже среди либеральныхъ писателей, противники тайнаго голосованія, вродѣ Георга Мейера, нападали на него на томъ основаніи, что тайная подача голосовъ «воспитываетъ гъ народѣ безхарактерность» и «оказываетъ на избирателей развращающее вліяніе». Большинство же авторовъ, а среди демократовъ и соціалистовъ всѣ, единодушны въ томъ, что именно при открытомъ голосованіи особенно легко оказать «развращающее вліяніе» на избирателя, контролируя волю избирателя и тѣмъ самымъ оказывая прямое давленіе на его свободу и совѣсть. Открытое голосо-

ваніе способствуєть сохраненію status quo, т.е. того положенія или техь избранниковь, которые избраны были раньше. Оно всегда и повсюду увеличиваєть число воздерживающихся оть голосованія. Именно поэтому, для обезпеченія свободы выбора и во избежаніе репрессіи или давленія со стороны власть имущихь, въ экономическомь, политическомь, даже партійномь отношеніяхь подлинный демократизмь требуєть тайнаго голосованія, и оно применяєтся на выборахь даже во внутрипартійныя и соціалистическія учрежденія.

Большевистскій режимъ не исключилъ тайны голосованія, но изм'єниль ея смысль и природу: онъ удержаль ее не для избирателей, а для избранниковъ. При послъднихъ перевыборахъ членовъ московскаго совъта, бывшій его предсъдатель, пріобръвшій нынъ міровую извъстность проф. Покровскій настояль на отказь оть тайнаго голосованія, какъ превзойденнаго буржуазнаго предразсудка. И тотъ же буржуазный предразсудокъ соблюдается въ совътской республикъ въ полной мъръ, когда требуется оградить свободу депутатовъ отъ контроля и давленія со стороны ихъ избирателей рабочихъ, крестьянъ и солдатъ. Центральный исполнительный комитеть и събздъ совътовъ неоднократно отвергали предложение оппозиціи объ открытомъ, поименномъ голосованіи наиболье отвътственныхъ вопросовъ, а когда и принимали таковое, наприм., при ратификаціи брестскаго «мира», то не опубликовывали именныхъ списковъ голосовавшихъ за и противъ. Такимъ образомъ, тъхъ, кто, дъйствительно, требуетъ обезпеченія свободы выборовъ отъ давленія власть имущихъ, «высшая форма» республики не ограждаеть, тѣхъ же, ктю по самому положенію своему подлежить контролю и давленію, та же республика бронируєть сугубо.

Въ «паршивенькихъ буржуазныхъ республикахъ» и не только въ нихъ, а и въ представительныхъ монархіяхъ правительство всегда подконтрольно и подотчетно органу представительства, передъ нимъ отвътственно. Въ «высшей формъ» республики положеніе обратное, хотя на словахъ большевики въ этомъ пунктъ отдаютъ полностью дань старымъ, буржуазнымъ представленіямъ.

Въ первомъ же актъ, изданномъ Совътомъ Народныхъ

Комиссаровъ о самомъ себъ, всероссійскому съъзду совътовъ приписывается слъдующее постановление: «контрольнадъ дъятельностью народныхъ комиссаровъ и право смъщенія ихъ принадлежать всероссійскому съвзду совьтовъ рабоч., крестьянск. и солд. депутатовъ и его центральн. исполн. комитету». (См. подлинный обвинительный актъ противъ большевиковъ, подъ заглавіемъ «Сборникъ узаконеній и распоряженій временн. рабоч. и крестьянск. правительства, за періодъ октябрь—декабрь 1917 г.»—стр. 9, -составленный обвиняемыми). На дълъ же обстоитъ совсъмъ иначе. Достаточно напомнить, что всъ, ръшительно всъ наиболъе существенные акты свои «рабоче-крестьянское правительство» учиняло самостоятельно, не по рѣшенію Ц. И. К. или съъзда Совътовъ, а до такого ръшенія, ставя контролирующее его, по декрету, учрежденіе предъ уже совершившимся фактомъ. Такъ было въ темную ночь съ 24 на 25 октября, когда наканун в второго съвзда совътовъ совершена была «соціальная революція»; танъ было и 6 января, когда «было распущено» Учредительное собрание наканун в третьяго съвзда совътовъ.

Уходя изъ Учредительнаго Собранія, большевики огласилн заявленіе, кончавшееся словами: «Не желая прикрывать преступленія враговъ народа, мы заявляемъ, что покидаемъ Учредительное Собраніе съ тъмъ, чтобы передать совътской власти окончательное ръшение вопроса объ отношении къ контръ-революціонной части Учредительнаго Собранія». Когда большевики дълали свое заявленіе, они уже поръшили покончить съ Учредительнымъ Собраніемъ, формально «распущеннымъ» черезъ нъсколько часовъ декретомъ народныхъ комиссаровъ, изданнымъ безъ въдома и одобренія Ц. И. К. Интересна, при этомъ мелкая, но характерная подробность. Подлинникъ заявленія, переданный послів оглашенія секретарю Учред. Собранія, быль отпечатань на пишущей машиниъ. Въ подлинникъ слова «совътской власти», надписаны карандашемъ взамънъ первоначально отпечатанныхъ, затъмъ зачеркнутыхъ словъ: «Ц. И. К. Совътовъ Р. С. и К. депутатовъ». Предръшенность разгона Учредит. Собранія и лицем ріе большевиковъ, уже тогда ръшившихъ собственной, «совътской» властью расправиться съ «контръ-революціонной частью» Учред. Собранія, не дожидаясь и не справляясь съ тъмъ, что скажетъ «Ц. И. К. Совѣтовъ Р. С. и К. депутатовъ»,—выразительно подчеркиваются этой небезынтересной и для исторіи перваго дня Учредительнаго Собранія деталью.

То же повторилось и съ «геніальнымъ маневромъ»,—не миръ и не война,—передъ которымъ оказался поставленнымъ Ц. И. К. въ февралъ и который не замедлилъ обратиться въ свою противоположность—и миръ, и война, —представшіе какъ фактъ, нуждающійся лишь въ ратификаціи, передъ четвертымъ съъздомъ.

Не представительный органъ-Центр. Испол. Комитетъ или съездъ Советовъ-осуществляетъ бюджетныя полномочія по отношенію къ «правительству», а, наоборотъ, последнее пользуется государственнымъ бюджетомъ, чтобы держать въ своихъ рукахъ послушные «Совнаркому» совъты. Не Ц. И. К. держитъ ключъ отъ кошелька, не онъ ассигнуетъ средства Совъту Народныхъ Комиссаровъ, а последній ассигнуєть средства на содержаніе Ц. И. К. Такимъ образомъ, контролирующій «верховный органъ» совътской республики, которому правительство на словахъ какъ будто бы подотчетно, на дълъ оказывается на содержаніи, на положеніи оплачиваемаго правительствомъ чиновничества, всецъло зависимаго отъ усмотрънія начальства. Можно цыфрами иллюстрировать эту зависимость: изъ 5 милл. 300 тыс. р., составившихъ бюджетъ Ц. И. К. за первые три мъсяца текущаго года, только ничтожная сумма въ 72 тыс. поступила въ видъ «добровольныхъ ютчисленій и пожертвованій рабочихъ и солдатъ». Всю остальную сумму, свыше 5 милл., составили «поступленія» отъ Совъта Народныхъ Комиссаровъ и иныя подачки изъ казеннаго сундука.

Декретомъ о провинціальныхъ комиссарахъ, опубликованномъ 16/3 сего апрѣля, провинціальные совѣты, тѣ самые, у которыхъ «на мѣстахъ вся власть», ставятся въ формальное подчиненіе и зависимость отъ правительственныхъ агентовъ. Пунктъ четвертый декрета предписываетъ: «Совѣты оказываютъ безусловную поддержку всѣмъ чрезвычайнымъ и инымъ комиссарамъ, если они назначены Совѣтомъ Народныхъ Комиссаровъ. Исполненіе распоряженій такихъ комиссаровъ обязательно для всткъ мъстныхъ совттовъ».

«Рабоче-крестьянское правительство» не избиралось представительнымъ органомъ рабочихъ, солдатъ и крестьянъ, не избирается и не смъщается имъ и понынъ. Какъ во время самаго переворота, такъ и поэднъе, «правительство» составлялось, смъщалось и пополнялось путемъ са мона з на че н і я состоявшихъ въ центральномъ комитетъ большевистской партіи лицъ. Назначенные «народные комиссары» уже розі factum, «пропускались» черезъ Ц. И. К., въ порядкъ общей вермишели, только для свъдънія и молчаливаго одобренія.

«Высшая форма» республики съ парламентаризмомъ и демократизмомъ, дъйствительно, не имъетъ ничего общаго. Личный режимъ Ленина и его кружка, ворочающихъ, по преувеличеннымъ исчисленіямъ Ленина, «двумя стами тысячъ «большевиковъ», выдающихъ себя за всю Россію и весь трудовой народъ и терпящихъ при себъ мъстные и центральные органы представительства лишь постольку, поскольку они не противоръчатъ Ленинской указкъ,—ничъмъ инымъ, какъ парламентаризмомъ и демократизмомъ и наизнанку, конечно, быть не можетъ.

Ш.

Большевизмъ объявилъ демократію—вит закона, «врагомъ народа». Одно упоминаніе о демократическихъ принципахъ, самое слово «демократія» вызываетъ острые припадки mania furiosa у бывшихъ соціалъ-демократовъ, нынъшнихъ «коммунистовъ». И не только никому невъдомые Бушуевы, Мены и прочіе «литераторы»—имена коихъ ты, Господи, въси, пишуть: «Демократія, «народовластіе» есть буржуазная ложь... Идея народнаго суверенитета глубоко реакціонна»; «Демократія», т. е. оппортунизмъ... «демократія» — разруха... «демократія» — теперь это саботажъ... «демократія» погромная 'агитація» (Ср. «Правда» отъ 17 февр. с. г.), -то же съ еще большимъ цинизмомъ твердятъ наиболъе авторитетные вожди и идеологи большевизма. Ленинъ на третьемъ събздъ совътовъ, собравшемся тотчасъ послъ разгона Учредительнаго Собранія, наставительно поучаль аудиторію: «Демократія—одна изъ формъ буржуазнаго государства, за которую стоятъ всѣ измѣнники

истиннаго соціализма. Пока революція не выходила изъ рамокъ буржуазнаго строя,—мы стояли за демократію, но какъ только первые проблески соціализма мы увидѣли во всемъ ходѣ революціи,—мы стали на позиціи, твердо и рѣшительно отстаивающія диктатуру пролетаріата». А Троцкій, вторя Наполеону III, который послѣ декабрьскаго переворота говорилъ: «я нарушилъ законность для того, чтобы вернуться къ праву»,—Троцкій послѣ своего октябрьскаго переворота и разгона Учредит. Собранія заявляєть: «мы попрали принципы демократіи для болѣе высокихъ принциповъ соціальной революціи».

Взглядъ большевизма на демократію строится на силлогизмъ: соціализмъ исключаетъ демократію; въ Россінсоціализмъ; егдо—въ ней нътъ мъста демократіи, и за нее «стоятъ всъ измънники истиннаго соціализма».

. Въ этомъ силлогизмъ выводъ ложенъ не только потому, что фактически невърна малая посылка: о соціализмѣ въ Россіи, какъ фактъ, могутъ говорить лишь одержимые; онъ ложенъ и потому, что теоретически невърна и большая посылка. Соціализмъ не исключаеть демократіи, а ее предполагаетъ. Демократія—предпосылка соціализма. -Демократія, какъ опредъленная соціальная категорія, къ которой принадлежать не только наемные рабочіе, но и всѣ живущіе своимъ трудомъ, слѣдовательно, и трудовая интеллигенція, и мелкое крестьянство, является субъективно носителем ъ соціалистической идеи, резервуаромъ, изъ котораго почерпаетъ соціалистическое движеніе своихъ адептовъ. Демократія, какъ опредъленный политическій строй, какъ форма самоуправленія и самодъятельности населенія, является объективно условіемъ осуществленія соціалистическаго строя. Можно признавать демократію и отрицать соціализмъ. Но нельзя отрицать демократію и въ то же время клясться соціализмомъ. Отвергая демократію, отвергають и соціализмь, ибо внѣ демократіи нѣтъ и соціализма.

Не только государственникъ Лассаль въ своей «Программѣ работниковъ», вслѣдъ за Руссо, отстаивалъ «принципъ участія всѣхъ въ опредѣленіи воли государства», полагая, что «всеобщее избирательное право есть не только политическій принципъ рабочихъ, но и ихъ соціаль-

ный принципъ, коренное условіе всякаго соціальнаго улучшенія». Но и Марксъ, отдавшій въ молодости дань вліянію Бланки, въ томъ же Коммунистическомъ Манифестъ, изъ котораго большевики кощунственно выхватываютъ отдъльные слова и лозунги, искажая ихъ духъ и смыслъ,—и Марксъ «одной изъ первыхъ и важнъйшихъ задачъ борющагося пролетаріата» провозгласилъ завоеваніе всеобщаго избирательнаго права демократіи.

Освобождение рабочаго класса должно стать деломъ самого рабочаго класса, это, можно сказать, одинъ изъ символовъ въры каждаго соціалиста. Но было бы полнымъ извращеніемъ соціализма, приниженіемъ «идеи четвертаго сословія» и опошленіемъ исторической миссіи рабочаго движенія утверждать, что рабочій классъ только въ своемъ интересъ стремится къ освобожденію, котораго ему не можетъ дать никакой другой классъ. Освобожденіе рабочаго класса включаетъ въ себя эмансипацію всего человъчества; борясь за свою свободу, рабочій классъ борется за освобождение всего общества. «Только во имя правъ всего общества, говорить Марксъ, можетъ отдельный классъ предъявлять требование на свое господство». «Въ качествъ господствующаго класса, гласитъ заключительный параграфъ II отдъла Коммунистическаго Манифеста, -пролетаріать устранить и тѣ условія, которыя вызываютъ антагонизмъ классовъ, и свое собственное господство, какъ классовое господство... Свободное развитие каждаго будетъ служить условіемъ свободнаго развитія всъхъ». И уже по одному тому, что большевизмъ предъявляетъ требованіе на господство не во имя правъ «всего общества», а priori можно сказать, что за нимъ стоитъ не классъ, а своекорыстная, сравнительно многочисленная кучка, въ своемъ партійномъ, эгоцентрическомъ интересъ приведшая въ движение охлосъ и заявляющая претензію осуществлять диктатуру не партіи, а класса.

Диктатура большевиковъ есть ничѣмъ не прикрытая диктатура меньшинства надъ большинствомъ. Это слѣдуетъ не только изъ и деологіи «маленькой, но хорошо организованной вооруженной и централизованной силы», которую проповѣдывалъ Ленинъ, подготовляя захватъ власти, но и изъ тѣхъ фактовъ, которые имѣли мѣсто послѣ

октября. Послѣ разгона городскихъ думъ, земствъ и Учредительнаго Собранія, избранныхъ всенароднымъ голосованіемъ, которое дало для большевиковъ неблагопріятные результаты, большевики даже въ моментъ наибольшаго своего успѣха не рискнули провърить симпатій къ себѣ избирателей во всероссійскомъ и всенародномъ масштабъ. На ряду съ этимъ, неугодные большевикамъ совъты или събзды попросту разгонялись, а тамъ, гдъ перевыборы въ совъты, послъ долгаго противодъйствія, всетаки имъли мъсто, тамъ они обставлялись по-большевистски: по худшимъ образцамъ буржуазной избирательной географіи и геометріи, съ созданіемъ особо благопріятной для большевистскихъ кандидатовъ «обстановочки», съ образованіемъ спеціальныхъ совътско-большевистскихъ гановъ, въдающихъ выборы, съ искусственнымъ отборомъ избирателей благонадежныхъ отъ неблагонадежныхъ, расчетомъ-«локаутомъ» отдъльныхъ категорій рабочихъ, якобы за остановкой работъ на нъкоторыхъ казенныхъ, не всецьло большевистски настроенныхъ заводахъ, съ предоставленіемъ представительства не по праву, а въ видъ награды, какъ то было, напримеръ, съ железнодорожниками, которымъ юбъщано было представительство третьемъ сътздт совттовъ лишь въ томъ случат, если они «найдутъ общій языкъ съ подлинными представителями жельзно-дорожнаго пролетаріата», и т. д. и т. п.

Демократія, это—большинство. Отказываясь опираться на демократію, большевизмъ отвергаетъ принципъ большинства и встаетъ на путь насильственнаго удержанія власти меньшинствомъ. Эту диктатуру меньшинства большевизмъ склоненъ называть диктатурой пролетаріата. Но врядъ ли приходится пространно доказывать, что вооруженное до зубовъ меньшинство, на которое опирается большевизмъ, состоитъ не изъ одного какого-ниб. опредъленнаго класса, а изъ разнообразныхъ классовъ: крестьянъ, рабочихъ, мѣщанъ, интеллигентовъ и, по преимуществу, изъ дек лассированныхъ, оторванныхъ отъ производительнаго труда долгольтней войной солдатъ, дезертировавшихъ съ фронта, изъ тыловыхъ гарнизоновъ, и воинствующихъ моряковъ, давно уже переставшихъ плаватъ и сражающихся лишь на сушѣ, на внутреннемъ фронтъ.

Даже если, вопреки очевидности, утверждать, что въ октябръ произошелъ не одинъ изъ многихъ бывшихъ и будущихъ переворотовъ, закончившихся успъшнымъ для заговорщиковъ захватомъ власти, а подлинная соціальная революція, то и тогда, «на другой день послѣ соціальной революціи», какъ это было предуказано Каутскимъ еще въ 1902 г., пролетаріать должень быль бы въ первую очередь осуществить и закръпить общедемократическія мъропріятія, выставляемыя не только соціалистическими, но и демократическими, вплоть до буржуазно-радикальныхъ, партіями. Всеобщее, равное, тайное избирательное право, политическія свободы, самоопредъленіе областей и всеобщее вооружение народа должны были быть проведены пролетаріатомъ потому, что только наиболѣе передовой классъ можетъ осуществить въ неуръзанномъ видъ исторически назръвшія общедемократическія нужды.

Диктатура пролетаріата въ марксистской концепціи есть этапъ, чрезъ который исторія должна пройти наканунь соціальной революціи, когда развившійся капитализмъ, достигнувъ апогея въ процессъ все увеличивающейся концентраціи капитала, на одной сторонъ, и пролетаризаціи массъ, на другой, вызываетъ соціальную катастрофу, «Zusammenbruch», какъ результатъ международнаго движенія пролетаріата, которое, по выраженію Коммунистическаго Манифеста, «есть движеніе огромнаго большинства въ интересахъ огромнаго большинства». Диктатура пролетаріата по марксистской концепціи являлась диктатурой большинства въ интересахъ всъхъ противъ численно ничтожнаго меньшинства эксплоататоровъ-«бунтовщиковъ». Это положение было рельефно выражено Энгельсомъ въ его извъстномъ предисловіи къ послъднему изданію марксовой «Классовой борьбы во Франціи въ 1848-1850 rr.».

«Общая форма всёхъ предшествующихъ революцій была такова, что онё были революціями меньшинства» такъ писалъ Энгельсъ въ 1895 г. почти тёми же словами, которыя нынѣ повторяетъ Ленинъ. Но далѣе онъ пишетъ то, что Ленинъ сознательно ставитъ на голову и что огненными словами должно быть выжжено на могильныхъ плитахъ всёхъ октябрьскихъ насильниковъ, которые произъ

вели свою «соціальную революцію» въ ночной тиши такъ, что «обыватель даже не замѣтилъ», какъ хвасталъ «на другой день послъ соціальной революціи» одинъ изъ главныхъ ея импрессаріо Тропкій... «Если условія изм'єнились для международной войны, то не въ меньшей мѣрѣ они измѣнились и для классовой борьбы. Время революцій, осуществляемыхъ путемъ неожиданнаго захвата власти незначительными сознательными меньшинствами во главъ безсознательныхъ массъ, миновало. Гдъ на очереди полное преобразование общественнаго строя, тамъ сами массы должны въ этомъ участвовать сознательно, онъ сами должны понимать, о чемъ идетъ дъло. Этому научила насъ исторія последняго полувека. А чтобы массы поняли, въ чемъ діло, и чему оні должны содійствовать, для этого требуется длинная и выдержанная работа, которую мы теперь выполняемъ съ успъхомъ, приводящимъ въ отчаяние нашихъ противниковъ». Это неоднократно цитировавшееся политическое завъщание Энгельса, оставленное имъ послъдующимъ покольніямъ марксистовъ, какъ конечный выводъ своего жизненнаго опыта и размышленій, сохранило всю силу злободневности для печальнаго «опыта», переживаемаго нынъ нами. И наиболъе авторитетному изъ современныхъ марксистовъ, учителю школы, Каутскому, когда, за двѣ недѣли до разгона Учредительнаго Собранія, онъ счелъ своимъ долгомъ предупредить больщевиковъ относительно ихъ «ложныхъ» «пагубныхъ» и роковыхъ «не только для русскаго, но и для международнаго соціализма» шаговъ -оставалось лишь развить и популяризировать мысли Энгельса.

Диктатура пролетаріата и демократія, повторяєть Каутскій элементарное, казалось бы, для каждаго марксиста положеніе, «означаєть въ развитомъ современномъ государствъ господство достигшей классоваго сознанія народной массы надъ меньшинствомъ эксплоататоровъ. Если же демократическая революція разражаєтся въ экономически отсталомъ государствъ, гдъ еще нътъ условій для диктатуры большинства народа, то идея пролетарской диктатуры должна отступить передъ идеей демократіи». «Если образовавшеєся гдълибо соціалъ-демократическое правительство не имъетъ за собой большинства народа, то это свидътельствуетъ или о томъ, что его политика ошибочна, или же о томъ, что страна для введенія соціализма еще не соэрѣла». Если революціонное соціалистическое правительство «пытается насильственно подавить оппозицію путемъ урѣзыванія демократическихъ правъ народа», то «такой режимъ неизбѣжно рушится, и при томъ не какъ жертва одолѣвшаго его насилія, не со славой мученика, для котораго выше всего его убѣжденія,—нѣтъ, онъ гибнетъ, осыпаемый проклятіями, какъ измѣнившій собственнымъ принципамъ ради удержанія власти, какъ обманщикъ, увеличившій нужду и нищету, разрушившій демократическія завоеванія народа». (См. «Рабочій интернаціоналъ» № 2 стр. 61, 56 и 58).

Такъ писалъ Каутскій до разгона большевиками Учредительнаго Собранія и до заключенія ими брестскаго мира, считая почему-то нужнымъ подчеркнуть, что, котя имѣющіяся въ его распоряженіи свѣдѣнія о «новѣйшей фазѣбольшевизма» недостаточны и ненадежны, однако «само собою разумѣется (?..), мы должны живѣйшимъ образомъ пожелать большевикамъ успѣха». Мы, обладавшіе съ самаго начала достаточно надежными свѣдѣніями о теоріи и практикѣ большевизма, и раньше, и теперь въ новѣйшую и наиновѣйшую фазы его развитія успѣха ему, конечно, не желали и не пожелаемъ. Ибо для насъ уже давно было ясно, что большевизмъ примкнулъ къ «новой школѣ въ марксизмѣ»—къ анархо-синдикализму.

Въ томъ «новомъ словѣ», съ которымъ выступилъ Ленинъ въ апрѣлѣ и которое ленинская партія претворила въ жизнь въ октябрѣ,—въ этомъ «новомъ» для насъ старина слышится. Отрицаніе большевизмомъ парламентаризма и демократизма лишь повторяетъ старые нападки французскаго синдикализма противъ «разлагающейся демократіи» и парламента, превратившагося въ своего рода примирительную камеру и мѣсто сдѣлокъ и соглашеній различныхъ классовъ. Какъ и синдикализмъ, большевизмъ отрицаетъ возможность «мирной» парламентской борьбы классовъ, не допуская никакой «передышки» и междуклассовыхъ соглашеній, на «внутреннемъ фронтѣ». Отрицая, согласно своему синдикалистскому прообразу всеобщее избирательное право, парламентъ, парламентаризмъ и демобирательное право демогращения и демогращения парламентъ и демогращения парламентъ

кратію, большевизмъ и въ положительныхъ своихъ построеніяхъ, поскольку вообще можно говорить о положительныхъ сторонахъ большевистскаго коммунизма, идетъ по тому же, проложенному анархо-синдикализмомъ, пути. Анархо-синдикализмъ ставитъ на мѣсто общедемократическихъ органовъ органы классовые—синдикаты, профессіональные союзы, юбразующіе въ своемъ развитіи скелетъ будущаго общества. Большевизмъ, отступая въ этомъ отъ синдикализма, на то же мѣсто ставитъ в и д и м о с тъ классовыхъ организацій трудящихся: рядомъ съ совѣтами рабочихъ и крестьянъ стоятъ «синдикаты» солдатъ, а профессіональное движеніе, какъ таковое, почти исчезло съ политической арены, всѣ совѣты и союзы существуютъ постольку, поскольку они законопослушны большевистской власти.

Внутреннее, неистребимое противоръчіе россійскаго анархо-синдикализма состоить въ томъ, что, отрицая дем'ократію, парламенть и другія государственно-правовыя учрежденія, онъ фактически ставитъ на ихъ мъсто не классъ, не экономическія организаціи, а организацію политическую, т.-е. тоже государственноправового, хотя и односторонняго характера, — партію. Въ 1905 г., когда впервые сложились совъты рабочихъ депутатовъ, большевизмъ отнесся къ нимъ недоброжелательно, какъ къ конкуренту партіи, «соглашающему» непримиримость и опредъленность партійныхъ организацій. Въ 1917 г., наоборотъ, подъ лозунгомъ «вся власть совътамъ» и подъ эгидой «совътской республики» большевизмъ контрабандой провозить, по существу, партійныя ценности, близкія и дорогія только для большевиковъ: совѣтская власть давно уже превратилась во власть большевистскую.

Большевизмъ отвергъ демократію, какъ изжитый буржуазный предразсудокъ. Теперь очередь демократіи преодольть большевизмъ, какъ недостойное демократическое теченіе, недостигшее элементарной политической зрѣлости. Большевизму можетъ проститься все, но никогда не проститься ему хулы на «духа святого», на основу общежитія—демократію, породившую и своего хулителя—большевизмъ. Мнимая диктатура пролетаріата, которая претендуетъ занять мѣсто демократін, ни въ какой мѣрѣ не опережаетъ, а, наоборотъ, отстаетъ отъ нея, возвращаетъ ее вспять, къ дѣйствительно уже изжитому порядку, гдѣ права и обязанности не были достояніемъ всѣхъ, а распредѣлялись, какъ кара и награда, по разному между различными группами и слоями населенія соотвѣтственно особому цензу и степени политической благонадежности. Большевизмъ копируетъ методы прошлаго, примѣняя для своихъ политическихъ враговъ такія же правоограниченія, какія до него примѣнялъ абсолютизмъ просвѣщенный и непросвѣщенный.

И въ этомъ рокъ большевизма, осуждающій его на вырожденіе и безславную гибель и предвъщающій неизбъжное торжество демократіи.

Маркъ Вишнякъ.

## Большевики и Всероссійское Учредительное Собраніе.

Учредительное Собраніе распущено декретомъ «коммунистическаго» правительства, и демонстрировавшіе въ честь его толпы рабочихъ разогнаны и разстр'яляны толпой вооруженных солдать, красногвардейцевъ и матросовъ.

Кто еще недавно въ Россіи пов'єриль бы, что мечту и надежду десятковь покол'єній русскихъ гражданъ, такъ грубо, такъ безжалостно осквернить власть, именующая себя «рабочимъ и крестьянскимъ правительствомъ»? Что именно эта власть пойдетъ по стопамъ Столыпина и посягнеть на полномочное представительство всего русскаго народа? Никто не пов'єриль бы этому, и прежде всего не пов'єрили бы сами большевики...

А между тъмъ такое посягательство произошло. Невъроятно, но фактъ. Многими неожиданностями подарила насъ развертывающаяся панорама событій трагичнъйщей изъ революцій. Но эта неожиданность останется наибольшей изъ всѣхъ.

Нужно быть русскимъ, чтобы въ полной мѣрѣ понять и представить себѣ, чѣмъ была до сихъ поръ для каждаго русскаго демократа и соціалиста идея всенароднаго Учредительнаго Собранія,—дѣтища побѣдоносной революціи,—полновластнаго органа, избраннаго на основѣ всеобщаго избирательнаго права для выработки основныхъ законовъ свободнаго демократическаго государственнаго строя. Впервые идея эта была провозглашена въ знаменитомъ «письмѣ» Исполнительнаго Комитета партіи Народной Воли, обра-

щенномъ къ царю Александру III-му въ 1881 году, черезъ нѣсколько дней послѣ казни Александра II-го. И вотъ, съ тѣхъ самыхъ поръ въ продолженіи 37 лѣтъ борьбы русскаго народа съ самодержавіемъ царей требованіе созыва Учредительнаго Собранія являлось основнымъ политическимъ требованіемъ въ программахъ всѣхъ безъ исключенія революціонныхъ партій въ Россіи. Всѣмъ поколѣніямъ русскихъ демократовъ Учред. Собраніе представлялось вѣнцомъ революцій, закрѣпляющимъ въ законодательной формѣ всѣ соціально-политическія завоеванія революціоннаго народа.

Россія, при той жалкой политической роли, которую играла въ ней до сихъ поръ буржуазія всѣхъ ранговъ, была и останется страной трудового населенія, по преимуществу, страной пролетаріата и трудового крестьянства. Было, поэтому, очевидно, что Учредительное Собраніе, избранное всѣмъ народомъ, будетъ, во всякомъ случаѣ, плотью отъ плоти народной трудовой революціи и, будучи само народно-трудовымъ парламентомъ, приведетъ къ благо-получному завершенію тѣ историческія заданія, которыя лягутъ въ основу революціи.

Всегда и среди всъхъ направленій русскаго соціализма жило довъріе къ всенародному Учред. Собранію равносильное довърію къ народу, въръ въ народъ. Не то, чтобы при выборахъ народъ, неопытный въ политикъ, не могъ сдълать ошибокъ. Но въдь еще Лассаль сказалъ, что всеобщая подача голосовъ есть оружіе, которое само же зальчиваеть ть раны, которыя можеть нанести неумьющимь обращаться съ нимъ. И вотъ почему по отношенію къ иде в Учредительнаго Собранія в плють до революціи 1917 года не было никакихъ различій среди всъхъ фракцій и направленій россійскаго соціализма. Было различное пониманіе характера и обыкновенныхъ цълей грядущей революціи, но, несмотря на это, вс в соціалистическія фракцін-и об в фракціи соціалдемократіи: большевики и меньшевики, и соціалисты-революціонеры и соціалистическія группы, стоявшія правѣе и даже лѣвѣе этихъ нартій (максималисты) — всѣ онѣ сходились на безусловномъ признаніи Учред. Собранія. Большевики старались даже въ этомъ отношеніи выказать себя божье преданными ему, чъмъ какая либо другая партія. Когда меньшевики въ годы реакціи, наступившей послѣ революціи 1905—об гг., находили возможнымъ и цълесообразнымъ сузить программу ближайшихъ и конкретныхъ достиженій демократіи и найти какіе-то этапы, не включавшіе полностью «демократической Республики» и «Учред. Собранія», то большевики обвинили ихъ въ измѣнѣ с.-д. программѣ. Они тогда утверждали, что никакого иного требованія, кромѣ созыва Учред. Собранія, соціалъ-демократъ выставлять не имѣетъ права. Всякій, хотя бы временный, отказъ отъ этихъ лозунговъ, они заклеймили именемъ «ликвидаторства». Теперь, сами выступивъ въ той же роли, они могутъ вт свое оправданіе сказать развѣ лишь то, что они занимаются «ликвидаторствомъ с-л ѣ в а»...

Но ликвидаторство все же остается ликвидаторствомъ. И недаромъ большевики, въ концѣ концовъ, ликвидировали въ самомъ имени своей партіи терминъ «соціалъ-демократизмъ», замѣнивъ его «коммунизмомъ».

Когда 27 февраля 1917 года въ Россіи грянулъ революціонный взрывъ, и рушился старый государственный строй, то необходимость созыва Учред. Собранія была очевидной, само собой подразумъвающейся для всъхъ соціалистовъ Россіи. Въ первомъ же соглашеніи, заключенномъ на другой день послѣ переворота между Исполнит. Комитетомъ Совъта Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ и Исполн. Комитетомъ Государственной Думы была совершенно ясно и категорически формулирована необходимость скоръйшаго созыва этого учрежденія, подготовить и провести выборы въ него было главнъйшей задачей образованнаго въ результатъ этого соглашенія Временнаго Революціоннаго Правительства. Должно было, однако, пройти восемь долгихъ и чреватыхъ событіями мъсяцевъ, прежде, чъмъ граждане Россіи могли приступать къ выборамъ. Отвътственность за эту «задержку», въ значительнъйшей мъръ послужившую первопричиною всъхъ дальнъйшихъ бъдствій и золъ революціи, не можетъ быть исключительно и цъмикомъ возложена на какую нибудь одну политическую партію. Это въ значительной степени общая вина, -- а болъе всего общая бъда. Различіе между отдъльными партіями скоръе было количественнымъ. За

болье отдаленные сроки созыва выскадывались цензовнки, частью озабоченные болье безупречной съ формальной стороны организаціей всего дьла, частью уповавшіе на то, что уляжется, наконець, революціонная лиихорадка, и выборы произойдуть въ болье спокойной атмосферь. Но своя доля вины въ замедленіи лежить на всьхъ насъ, на всьхъ партіяхъ, на всьхъ вообще учрежденіяхъ и органахъ только что родившагося демократическаго государства. И грыхъ этой задержки быль въ значительной степени невольнымъ гръхомъ, невольной данью, какъ тому необычайно сложному сцъпленію политико-государственныхъ обстоятельствъ, въ которыхъ должна была протекать революція, такъ и той медлительности всьхъ творчески-организаціонныхъ процессовъ, которая вообще являлась-и является характернъйшей чертой русской жизни.

Сложность политическаго узора, развернутаго русской революціей, острота вопроса о созданіи государственной власти, пользующейся признаніемъ всего населенія, необ-/ходимость скоръйшаго разръшенія въ законодательномъ порядкъ наиболъе назръвшихъ и важныхъ революціонныхъ реформъ, множество внъшнихъ и внутреннихъ осложненій, возникшихъ въ ходъ попытокъ этого разръшенія, хотя, съ одной стороны, и заставляли чувствовать огромный пробълъ, въ видъ отсутствія «полновластнаго хозяина земли русской»—но, съ другой стороны, поглощали и отвлекали все вниманіе, вст силы участниковъ событій, и тъмъ самымъ отодвигали и тормазили работы по созыву. Даже буржуазія, въ массъ своей (исключенія, конечно, были, но не мъняли общей картины) сознавала, тожетъ быть, скръпя сердце, - что Учредительное Собраніе единственное средство разръшить безбользненно великій споръ, возникшій между обоими соціальными лагерями, споръ о власти въ странъ, споръ, сводившійся къ болье глубокому спору о цъляхъ и задачахъ происходящей въ Россіи революціи. Всеобщее голосованіе признавалось «послѣдней инстанціей.» На благопріятное для себя ръшеніе этой инстанціи не теряли надежды объ спорившія стороны.

Въ той агитацін вокругь и за Учред. Собраніе, которая открыта была въ странѣ на другой же день послѣ революціоннаго переворота, большевики приняли не только живѣйшее участіе, но даже старались взять самыя высокія ноты въ общемъ корѣ, и въ погонѣ за популярностью въ массахъ неоднократно старались показать и внушить народу, что именно они, большевики, и являются самыми революціонными защитниками лозунга скорѣйшаго созыва Учред. Собранія. Какъ же можно было выдѣлиться изъ ряда вонъ въ такомъ вопросѣ, по которому была единодушна вся демократія? Да оченъ просто: изобрѣсти несуществующихъ враговъ и «саботажниковъ» этого собранія и повести противъ нихъ кампанію, дьшащую ненавистью и злобой.

Если правительство Львова-Милюкова и было повинно въ замедленіи созыва У. С., то косвенно, поскольку оно медлило съ земской реформой, ибо въ составлении избирательныхъ списковъ-самой большой, сложной и кропотливой работъ-новыя земскія учрежденія были осью всей работы. Но большевики къ закону о мъстномъ самоуправленіи, нынѣ имъ разрушенномѣ, съ самаго начала отнеслись съ сувереннымъ презрѣніемъ (стоитъ вспомнить лишь рѣчь Троцкаго въ Петроградскомъ Совѣтѣ Р. и С. Д., когда онъ третировалъ такія міры, какъ волостное вемство и всероссійская поземельная перепись). Запозданіе въ приступ'в къ работамъ особаго собранія по выработкъ закона о выборахъ обусловлено было отчасти медлительностью и соц. партій и самаго Совъта Р. и С. Д., не сразу приславшихъ въ него своихъ представителей. Съ тъхъ же поръ, какъ оно начало свои работы, большевики, какъ непосредственные участники работъ, могли воочію убъдиться, что всъ партіи лойяльно въ нихъ сотрудничаютъ. Если и наблюдались нѣкоторыя, быть можетъ, излишнія, медлительность и скрупулезность въ работахъ Совъщанія-какъ и въ томъ планъ избират. кампаніи, который быль выработань этимъ Совъщаніемъ-то вина въ этомъ распредъляется между всъми участниками.

Съ осени (сентябрь) работы Особаго Совъщанія закончились, законъ о выборахъ былъ выработанъ и избирательная кампанія фактически въ провинціи уже началась. Дальнъйшее ускореніе темпа работь по приближенію срока выборовъ отнынъ зависъло, такимъ образомъ, уже не столько отъ центральнаго правительства, сколько отъ мѣстной власти-отъ органовъ земскаго и городскаго самоуправленія. Формированіе этихъ органовъ запоздало не только потому, что поздно изданы были законы о новыхъ земскихъ учрежденіяхъ, но и потому, что «страна наша велика и обильна, а порядку въ ней нѣтъ», и всякіе лозунги, даваемые изъ центра, крайне не скоро докатываются до периферіи, слабъя и замедляясь прямо пропорціонально разстоянію. И вотъ почему выборовъ не удалось произвести въ назначенный срокъ. Никто иной, какъ мъстные органы самоуправленія, ходатайствовали о томъ, чтобы выборы были нъсколько отсрочены, и они назначены были, наконецъ, на 12 ноября. И вотъ, когда до перваго дня выборовъ оставалось уже какихъ нибудь три недъли-большевики совершенно внезапно заявили, буржуазія составила заговоръ для срыва Учредительнаго Собранія, и что правительство Керенскаго виновно въ соучастіи съ нею. Троцкій, покидая вмѣстѣ со своими политическими друзьями предпарламентъ, именно этимъ обвиненіемъ мотивировалъ, свое рѣшеніе о демонстративномъ уходъ, которое могло означать только объявление войны и переходъ съ пути легальности на путь переворота. Върили ли эти люди сами въ то, что говорили? Это болъе, чъмъ сомнительно. Но заявить, что во имя спасенія Учредительнаго Собранія надо свергнуть временное правивительство, -- о, это было такъ удобно для того, чтобы собрать вокругъ своего знамени широкія народныя массы, и съ полною удачей произвести, наконецъ, 24 октября 1917 года свой, давно задуманный, переворотъ. Начиная съ сентябрьскаго Демократическаго Собранія и въ теченіе всъхъ первыхъ трехъ недъль октября большевистская пропоганда шла въ гору съ необычайной, сказочной быстротой. Почва для ея успъха была подготовлена давно. Сознательный отказъ коалиціоннаго правительства посл'яднихъ составовъ отъ проведенія въ жизнь широкихъ революціон-

ныхъ реформъ до момента созыва полномочнаго народнаго представительства; недостаточно энергичная мирная политика; неустойчивость власти ввиду разнороднаго въ соціальномъ отношеніи ея состава, частые министерскіе кризисы, рядъ частныхъ промаховъ, безтактностей и ошибокъ, - все это подрывало авторитетъ Временнаго Правительства въ широкихъ массахъ рабочихъ, крестьянъ и солдатъ. Корниловская эпопея и послъдующія за нею разоблаченія довели общественную смуту до крайнихъ предѣловъ. Травля на Совѣты справа озлобила массы; Корниловскій мятежъ взбаломутиль армію; стихійный подъемъ демократическихъ чувствъ и страстей не нашелъ нормальнаго удовлетворенія въ правительственныхъ актахъ; развътвленія корней, пущенныя корниловщиной въ правительственныя сферы, нанесли последній, непоправимый ударъ престижу и авторитету власти. Большевики пользовали все это съ большимъ политическимъ темпераментомъ и рѣдкой энергіей. Съ середины октября большевистская партія начинаетъ обращаться къ массамъ съ открытыми призывами къ совершенію революціоннаго переворота и встръчаетъ сочувственный резонансъ въ низахъ и довольно вялое противодъйствіе другихъ партій. Несмотря на наличіе въ составъ правительства соціалистическихъ министровъ-персонально наименъе яркихъ и авторитетныхъ-отношеніе этихъ партій къ политикъ правительства становилось все болъе и болъе холоднымъ, а поддержка ея-натянутой и лишенной всякаго одушевленія. Партія с.-р. и с.-д. меньшевики отнюдь не были въ восторгь отъ status que, но скорье сознательно предпочитали, скрѣпя сердце, «претерпѣть» его въ теченіи того короткаго времени, какое оставалось до созыва Народнаго представительства. Предпочитая не осложнять остающихся до прихода «хозяина» земли трехъ-четырскъ недъль политическими пертурбаціями и возможной гражданской междоусобицей, соціалистическія партіи старались все же подчеркнуть, что въ ихъ отношении къ мирной проблемъ и къ земельной реформъ они идутъ единственно-разумнымъ путемъ къ тому же, чего хотятъ добиться рискованными экспериментами и азартной политической игрой большевики. Въ деклараціи, съ которой выступили эти партін въ Совѣтѣ Республики, было указано, что они ставятъ своей цѣлью добиться даже отъ правительства Керенскаго вполнѣ опредѣленныхъ мѣропріятій въ области внѣшнем и земельной политики.

Что касается третьяго большевистскаго лозунга—созыва въ срокъ Учредительнаго Собранія, то о немъ спорить не приходилось: до того очевидны были для всѣхъ его безспорность и нарочитая искусственность выдвиганія его въ этотъ моментъ большевиками... Тѣми самыми большевиками, которые въ своей партійной прессѣ уже обсуждали вопросъ о постановкѣ ему—въ случаѣ успѣха переворота—ультиматума: либо подчиниться, либо быть разогнаннымъ.

Позиція небольшевистской части соціалистической оппозиціи, лицомъ къ лицу съ лозунгами переворота, по существу, была выгодной: ей предстояло отвратить массы отъ революціоннаго безумія всего за три недѣли до выборовъ полномочнаго «хозяина» Россіи—Учред. Собранія. Къчему, говорили мы, всь ужасы новой революціи, новой гражданской войны, разъ всь ть цьли, ради которыхъ готовится революція, безбользненно и во много разъ болье успышно могуть быть осуществлены полномочнымъ представительствомъ всего народа? Вы хотите, говорили мы петроградскимъ большевикамъ, мира и земли? Но неужели вы полагаете, что трудовой народъ Россіи пошлетъ въ Учред. Собраніе такихъ депутатовъ, которые не захотять добиваться скоръйшаго мира, передачи земли крестьянамъ и всехъ техъ реформъ, которыя въ то же время яеляются и нашими реформами? Будьте спокойны, народъ русскій сумфетъ избрать своихъ представителей, и если вы, большевики, полагаете, что большинство трудового населенія идетъ именно за вами, а не за к'ємъ другимъ, то вамъ и предстоитъ случай попытать свое счастье на предстоящихъ выборахъ. Не безуміе ли-безцъльное пролитіе крови, если споръ, ради котораго вы готовы пролить эту кровь, и можетъ и долженъ быть разръшенъ черезъ какихъ-нибудь нъсколько недъль самимъ народомъ?

Однако, всѣ эти, неотразимые по своей логикѣ, аргументы разбивались, какъ горохъ объ стѣну, объ одно возраженіе большевиковъ: «да, мы не вѣримъ, что Учред.

Собраніе будеть созвано!» И воть туть то наша позиція умфренной части русской соціалистической демократіи, становилась довольно безнадежной. Въ самомъ дѣлѣ, убъждать самихъ большевиковъ было напраснымъ трудомъ, ибо съ ихъ стороны это былъ простой маневръ, а вовсе не искреннее убъжденіе. Что же касается до темной массы солдать, нзмученныхъ войной и желавшихъ добиться мира какой угодно ціной, части рабочихъ Петрограда и Москвы, «разочарованныхъ» въ правительствъ Керенскаго, то въ нихъ проснулось все въковое, затаенное недовъріе къ «чистой публикъ», къ «верхамъ». Большевики апеллировали именно къ этому первобытному, темному инстинкту, твердя съ упорствомъ опытныхъ гипнотизеровъ: «васъ обманываютъ! вамъ измъняютъ! васъ предаютъ! Сбросьте всёхъ долой, сами возьмите все въ свои руки: и власть, и миръ, и хлѣбъ l»

Въ нѣдрахъ большевистской партіи, въ верхахъ ея, къ этому времени уже довольно замътнымъ стало идейное перерожденіе. Изъ соціалистовъ и марксистовъ большевики превратились въ крайнихъ максималистовъ, изъ демократовъ въ проповъдниковъ диктатуры. Диктатуры надъ пролетаріатомъ, выдаваемой за диктатуру пролетаріата. Какъ извъстно, Ленинъ уже давно продълалъ лично эту эволюцію, но его собственные сторонники терялись и не сразу могли рышиться сдылать вмысты съ нимъ этотъ «прыжокъ въ неизвъстное». И самый октябрьскій переворотъ протекалъ еще внъ лозунга «Совътской Республики», переросшей демократію, чтобы идти на всѣхъ парахъ къ соціализму. Оффиціальнымъ партійнымъ credo все это стало уже позже переворота-въ ноябръ и даже въ декабръ мъсяцъ. Въ это время, опьяненные побъдой и властью, большевики шли за своими вождями куда только имъ было угодно.

И, все таки, чтобы облегчить сомнѣвающимся и колеблющимся дѣло пріятія лозунговъ «красной столыпинщины» и разгона Учредительнаго Собранія, потребовалась переходная стадія. Вооруженный переворотъ первоначально быль выставленъ, какъ лучшее средство, стоя у кормила власти, повести энергичную предметную пропаган-

ду своей программы рядомъ декретовъ, идущихъ безъ оглядокъ навстрѣчу всѣмъ самымъ популярнымъ лозунгамъ и чаяніямъ массъ. И большевики, рядовые большевики, въ массъ своей вѣрили, что берутся за оружіе не для того, чтобы сорвать, а лишь для того, чтобы «заполонить» собой Учредительное Собраніе, побъдить во что бы то ни стало на предстоящихъ всенародныхъ выборахъ.

Большевики къ октябрю мъсяцу представляли собой уже весьма серьезную и внушительную силу, въ особенности, въ столицахъ и въ арміи. Но во всей странъ-они далеко не были «первой партіей». Надо было, слѣдовательно, популяризировать себя передъ всей страной. Истекшее время достаточно показало, въ чемъ главная сила самыхъ популярныхъ партій. Нужно было не постъсняться обобрать ихъ: напр., взять эсеровскую земельную программу и внушить крестьянамъ увъренность, что большевики идутъ дальше самихъ с.-р-овъ въ смыслѣ удовлетворенія крестьянскихъ интересовъ, что они, большевики, -- люди дъла, а с.-р.-ы говоруны, и что получать крестьяне землю изъ рукъ большевиковъ, а не с.-р-овъ. А если, къ-тому же, еще добиться какой угодно цѣной мира-то, понятно, населеніе не выдержить, и, обстръливаемое со всъхъ сторонъ самыми соблазнительными съ виду декретами, пошлетъ и во Всероссійское Учредительное Собраніе своихъ новыхъ благодътелей-владыкъ, щедрыхъ большевиковъ.

Выборы, какъ извъстно, начались въ назначенный срокъ—12, 13 и 14 ноября. Но большевистскій мятежъ, какъ и слъдовало ожидать, ввергъ всю страну въ состояніе хронической гражданской войны. И послъдствія этой войны и связаннаго съ нею полнаго развала всего государственнаго аппарата—не замедлили сказаться и на ходъ выборовъ. Вмъсто предполагавшихся одной—двухъ недъль, выборы растянулись почти на три мъсяца и въ нъкоторыхъ избирательныхъ округахъ еще не были закончены, когда само Учредительное Собраніе было уже распущено и разогнано.

Растянувшись на многія недѣли, выборы въ Учредительное Собраніе не могли, разумѣется, сразу обнаружить свои результаты. Первыя вѣсти стали поступать объ исходѣ выборовъ въ городахъ, Городскіе выборы были благо-



пріятны двумъ крайнимъ крыльямъ россійскаго соціальнополитическаго міра: кадетамъ и большевикамъ, причемъ послѣдніе по числу полученныхъ голосовъ шли все-таки впереди кадетовъ\*).

Это окрылило надежды большевиковъ. Но, увы, эти надежды были преждевременны... Когда стали приходить извъстія о результатахъ голосованія деревни—а именно деревнь принадлежитъ ръшающій голосъ въ конечномъ исходъ выборовъ,—то оказалось, что деревня, подавляющее большинство многомилліоннаго крестьянства, по-прежнему высказывается за партію соціалистовъ-революціонеровъ.

На всероссійскихъ всенародныхъ выборахъ побѣдила именно эта партія. Конечные итоги выборовъ весьма показательны и для большевиковъ, претендующихъ на то,
что за ними шло и идетъ огромное большинство трудового
народа Россіи—прямо-таки убійственны. По свѣдѣніямъ,
публикуемымъ нами въ отдѣльной брошюрѣ\*) изъ 36 милліоновъ голосовавшихъ въ 54 избирательныхъ округахъ,
за с.-р-овъ разныхъ національностей голосовало всего 20
милліоновъ избирателей, что составитъ 57% всѣхъ поданныхъ на выборахъ голосовъ. За большевиковъ же голосовало всего 9 милліоновъ избирателей или 24%.

Изъ 703 избранныхъ депутатовъ\*) по спискамъ русской партіи с.-р. прошло 338 депутатовъ, по спискамъ с.-р. другихъ національностей—99, по спискамъ с.-д. меньшевиковъ—18, по другимъ соціалистическимъ спискамъ—16, по спискамъ буржуазныхъ націон. группъ и партій—64 и, наконецъ, по спискамъ большевиковъ—168.

Отсюда видно, что большевики на всероссійскихъ выборахъ и въ самомъ Учредительномъ Собраніи не получили и ¼ всѣхъ депутатскихъ полномочій. Учредительное Собраніе ускользало изъ рукъ большевиковъ, оно не могло стать слѣпымъ орудіемъ въ осуществленіи ихъ доктринерскихъ прожектовъ. Такое положеніе дѣла диктовало большевикамъ необходимость покончить съ сомнѣніями и колебаніями и занять по отношенію къ Учредительному Собранію ярко-враждебную позицію. Исходъ выборовъ, какъ уже

<sup>\*)</sup> См. мою брошюру "Итоги выборовъ" (Изд-во "Земля и Воля"),

было сказано, опредълился не сразу. Поражение на выборахъ большевистской партіи стало очевидно для всъхъ тоже не сразу. Кромъ того, въ составъ тъхъ депутатовъ с.-р.-овъ, которые прошли по спискамъ партіи с.-р., было нъкоторое количество такъ-называемыхъ лъвыхъ с.-р.-овъ, стоявшихъ на большевистской позиціи и съ момента октябрьскаго переворота заключившихъ съ большевиками тъсный блокъ. Такихъ с.-р-овъ, однако, оказалось очень немного. Но лъвые эсеры успъли внушить большевикамъ въру въ свои силы. Если бы эта въра оправдалась, выходъ быль бы сравнительно прость. Если бы вмёстё съ лёвыми эсерами большевики составили-пусть не абсолютное большинство Учредительнаго Собранія, а лишь группу, численностью своею превышающую соединенныя силы меньшевиковъ и партійныхъ с.-р.-овъ, — тогда можно было бы пустить въ ходъ маневръ, долго обсуждавшійся въ Смольномъ у новоиспеченныхъ союзниковъ. Совътская власть должна была объявить кадетъ «врагами народа» и организовать давленіе на Учредительное Собраніе извить съ цтлью ихъ исключенія. Пока же, до того момента, когда соотношение силъ окончательно опредълится-большевикамъ ничего не оставалось дълать, какъ занять выжидательную позицію, постепенно подготовляя «низы» къ тому, что Учредительное Собраніе лучше всего «держать подъ подозръніемъ» и заставить его «служить народу». Этимъ дѣломъ и были заняты большевики и лѣвые с.-р.-ы весь ноябрь и декабрь мъсяцы, медовые мъсяцы своего торжества, популярности и безраздъльной, хотя и узурпаторской власти. Тъмъ временемъ обнаружилось эфемерность надеждъ лъвыхъ с.-р. овъ. Стало яснымъ, что большинства въ Учредительное Собраніе нельзя натянуть никакими неправдами. Оставалось опорочить все Учредительное Собраніе, и, прежде всего-опорочить данный составъ его, опорочить итоги выборовъ.

Придраться, казалось, было такъ просто. Въдь кандидатские списки для выборовъ были составлены партией с.-р. еще до раскола: лъвые с.-р.-ы не успъли выставить своихъ самостоятельныхъ списковъ на выборахъ. Этимъ то и можно было воспользоваться, заявивъ, что партийные с.-р.-ы или «центровики» (большевики, разумъется съ упорствомъ

опытныхъ гипнотизеровъ называли ихъ «правыми с.-р.-ами») прошли контрабандой, цѣпляясь за популярность «лѣвыхъ». Придирка была явно несостоятельна. Во-первыхъ, послъ того, какъ большевики приняли эсеровскую земельную программу, что мѣшало крестьянамъ голосовать прямо за большевиковъ тамъ, гдъ с.-р.-скій списокъ состояль изъ «правыхъ»? Во-вторыхъ, если большинство с.-р-ской массы стояло за ушедшими изъ партін «лѣвыми», то какъ могло случиться, что не изъ нихъ были составлены списки кандидатовъ въ Учредительное Собраніе? Въдь списки эти составлялись не изъ центра партіи, а мъстными организаціями партіи и мъстными (губернскими) совътами крестьянскихъ депутатовъ на равныхъ другъ съ другомъ основаніяхъ. И организація партіи и, въ особенности; губернскіе совъты несомнънно отражали настроеніе крестьянской массы, почему жъ тъхъ мъстахъ, гдъ это настроеніе было лѣвымъ, вѣрнѣе-большевистскимъ-списки партіи и оказались составленными изъ дъвыхъ с.-р.-овъ. Въ результатъ, изъ 338 депутатовъ, прошедшихъ по спискамъ партіи с.-р.—39 депутатовъ оказались «лѣвыми с.-р-ми», основавшими въ Учредительномъ Собраніи свою самостоятельную фракцію, дружескую большевикамъ. Въ другихъ же мъстахъ лъвые с.-р-ы пытались выступить со своими конкурирующими списками противъ партійныхъ, и что же оказалось? Число голосовъ, полученныхъ ими тамъ, гдѣ они открыто выступали, какъ партійные раскольники, оказалось совершенно ничтожнымъ. И, осмълься лъвые с.-р.-ы вездъ выступить такъ же съ «открытымъ забраломъ», они прошли бы въ Учредительное Собраніе въ еще меньшемъ количествъ. Для нихъ было счастъе, что кое гдъ они успъли использовать авторитетъ партійной фирмы. И они это сами понимали. Будь иначе, что бы помъщало большевикамъ-вѣдь у нихъ была «своя рука владыка»—разрѣшить, въ виду измѣнившихся обстоятельствъ, разъединеніе с.-р-скихъ списковъ?

По мѣрѣ выясненія неблагопріятнаго для большевиковъ исхода избирательной кампаніи, послѣдніе все болѣе и болѣе вплотную придвигались къ проблемѣ насильственнаго разгона Учредительнаго Собранія. Разъ большевики не могли опереться въ своихъ quasi-соціалистическихъ и анти-

государственныхъ экспериментахъ на всенародное представительство, и разъ въ тоже время они решились удерживать власть въ своихъ рукахъ какой угодно и эной-имъ ничего не оставалось болье, какъ поити на открытую борьбу съ волей народа, разсчитывая на его утомление въ результать войны на фронть и войны гражданской. Созданная ими къ этому времени анти-демократическая идеологія облегчала ихъ враждебныя действія по отношенію къ Учредительному Собранію. Понятіе «весь народъ» почиталось уже категоріей буржуазной, принципы народовластія считались уже пройденными ступенями въ развитіи революцін. Противъ «демохратіи» выдвинули «трудократію». Россійское государство должно представлять изъ себя «Республику Совътовъ», въ которой политическими правами пользуется лишь трудовое населеніе. Но трудовой народъ имфетъ уже свои парламенты-«Совфты рабочихъ, крестьянскихъ и солдатскихъ депутатовъ». Отъ добра, какъ говорится, добра не ищутъ-зачъмъ еще трудовому народу какое-то Учредительное Собраніе?

Но вѣдь широкія массы помнять еще, какъ распинались за это Собраніе сами же большевики? Приходилось, слѣдовательно, показать, что не съ легкимъ сердцемъ рѣшается большевистская власть на такую мѣру какъ разгонъ Учредительнаго Собранія. «Разгонъ» былъ бы принять населеніемъ легче, если бы былъ изобрѣтенъ какойнибудь—хотя бы и завѣдомо непріемлемый для Учред. Собранія—компромиссъ, принять который это Собраніе «злостно» отказалось бы и тѣмъ самымъ само пошло бы навстрѣчу разгону.

Такой компромиссь большевиками быль найдень. Пріоритеть большевистскихъ Совѣтовъ какъ верховнаго государственнаго органа для большевиковъ быль, конечно, непоколебимъ. Но и Учредительное Собраніе, на худой конецъ, большевики стали бы «терпѣть», если бы это Учред. Собраніе признало за Совѣтскими органами всю полноту законодательной и исполнительной власти. Въ этихъ цѣляхъ, Учред. Собраніе должно было, съ одной стороны, признать власть Совѣта Народныхъ Комиссаровъ, а, съ другой стороны, въ своей законодательной работѣ слѣдовать программѣ и предначертаніямъ Центральнаго Исполнительнаго Комитета Совѣтовъ. Другими словами изъ верховнаго органа, обладающаго всей полнотой власти, учредительной, законодательной, исполнительной и судебной—Учред. Собраніе должно было стать второстепеннымъ въ государствѣ учрежденіемъ, безвластнымъ и законосовѣщательнымъ.

Таковы были послѣднія условія, продиктованныя Совѣтской властью народному представительству... Они и были ему предъявлены большевиками и лѣвыми с-р-ми въ первое же и пока единственное засѣданіе Учредительнаго Собранія, въ памятный историческій день 5-го января.

Сбылась мечта покольній россійскихъ демократовъ—Всероссійское Учредительное Собраніе было открыто... Но въ какихъ же, поистинъ, діавольскихъ условіяхъ суждено было осуществиться этой мечтъ...

У входа въ зданіе Таврическаго дворца народныхъ избранниковъ ожидали уже пулеметы и вооруженныя банды солдать и матросовъ. На улицахъ разстръливали безоруженныхъ демонстрантовъ-рабочихъ, -- въ первую голову пострадали обуховцы. Внутри зданія была подобрана самал «твердокаменная» анархобольшевистская «публика» и такой же отборный «караулъ» изъ матросовъ, солдатъ и красногвардейцевъ, «готовый на все». Внутри зданія депутаты наткнулись сразу на грубъйшія оскорбленія, и всяческія препятствія, издівательства. Самый заль засіданія представлялъ изъ себя невиданную еще картину разнузданныхъ страстей и неприличнаго бъснованія на одной половин в большевистской и сосредоточеннаго спокойствія, мрачнаго углубленія въ себя-на скамьяхъ большинства, на скамьяхъ депутатовъ-соціалистовъ. Залъ засѣданія Учред. Собранія былъ охваченъ не обычной атмосферой страстной политической борьбы, а атмосферой нам'ьреннаго грубаго и тупого глумленія. Большевики не только рѣшились пойти на разгонъ народнаго представительства, но и сочли возможнымъ совершить этотъ разгонъ въ обстановкъ оскорбительной и недостойной для всякаго приличнаго собранія. Они какъ бы старались показать подчеркнуть, что въ ихъ рукахъ власть, и что имъ нипочемъ поиздъваться и разогнать народныхъ избранниковъ. Такъ

поступають ничтожные людишки, у которыхъ совъсть нечиста...

Учред. Собраніе, конечно, сочло для себя недостойнымъ даже обсуждать условія, предъявленныя Совѣтской властью. Не добившись постановки на обсужденіе этого вопроса, большевики и лѣвые эсеры покинули залъ засѣданія...

Оставшіеся депутаты глубокой ночью продолжали засѣдать и, несмотря на угрозы ареста и разстрѣла изъ наведенныхъ съ хоровъ матросскихъ ружей, обсуждали вопросы о мирѣ и о землѣ. Въ моментъ, когда собраніе приступило къ чтенію закона о землѣ, въ залу ворвалась рота вооруженныхъ матросовъ и потребовала, чтобы собраніе разошлось, ибо они, матросы—охрана дворца—устали, и, кромѣ того, имѣютъ такую «инструкцію». Это произошло въ 5 ч. утра 6-го января.

«Никто не можетъ помѣшать Учредительному Собранію слушать законъ о землѣ» отвѣтствовалъ предсѣдатель матросамъ. Собраніе продолжало слушать «законъ» и подъ наведенными ружьями. Только подъ угрозой, что будетъ тотчасъ же потушено электричество, оно ускорило темпъ своей работы, и, только принявъ основныя положенія закона о землѣ, а затѣмъ проголосовавъ резолюцію о мирѣ, обращеніе къ союзникамъ и декретъ о формѣ правленія, постановило объявить перерывъ до пяти часовъ вечера того же числа.

Этотъ перерывъ продолжается вотъ уже три мѣсяца. Всенародноє Учред. Собраніе замерло. Но настанетъ моментъ и оно очнется отъ временной летаргіи. Покуда будетъ существовать государство—оно не сможетъ обойтись безъ Народнаго представительства. Кто бы и когда бы не ополчался на демократію—царизмъ или большевизмъ—побѣдитъ 'всегда демократія. Большевизмъ—преходящъ и ничтоженъ. А идея всенароднаго представительства—вѣчная!

BALLEY NO THE

Н. В. Святицкій.

## Въ защиту мъстнаго самоуправленія.

Однимъ изъ самыхъ страшныхъ ударовъ, нанесенныхъ странъ большевистскомъ режимомъ, является прекращеніе ея мъстнаго самоуправленія. Изъ того скуднаго наслъдства, которое предшествовавшей тысячельтней исторіей оставлено новой революціонной Россіи, одну изъ самыхъ крупныхъ цѣнностей составляютъ слагавшіеся навыки самоуправленія и тотъ своеобразный и цѣнный типъ сельской культуры, который сложился въ русской жизни вліяніемъ земской работы. Работа земскаго самоуправленія преемственно переходила отъ старой Россіи къ новому демократическому строю страны. Ни одна отрасль общественной жизни не ощущала въ предшествовавшую эпоху самодержавнаго режима въ такой сильной степени настоятельной необходимости въ политической свободъ и демократическомъ строъ, какъ земское и городское самоуправленіе. Мъстное самоуправленіе въ процессъ своего развитія направляло страну къ политической свободѣ и демократіи, и недаромъ наиболѣе дальновидные слуги самодержавія высказывались за несовитьстимость земскаго самоуправленія и самодержавнаго строя. Мѣстное самоуправленіе появилось на развалинахъ крѣпостной Россіи, оставившей въ наслъдіе пореформенному періоду невъжественное, забитое населеніе, чуждое всякой культуры. Поголовно безграмотная масса, окутанная туманомъ суевърій, лишенная какой бы то ни было медицинской помощи, кромѣ знахарскаго искусства заговоровъ и нашептываній, безъ аптекъ, безъ больницъ, безъ дорогъ, вымиравшая сельская Русь-вотъ тотъ фонъ, на которомъ начали свою работу піонеры русской культуры, первые д'ятели русскаго земства. Наканунъ всемірной катастрофы въ 1914 г. русское земство праздновало пятидесятилътній юбилей своего

возникновенія и съ гордостью могло оглянуться на пройденный хотя и тернистый, но славный путь. Не велики тъ силы, которыя были допущены къ земской работъ ревнивой къ власти и подозрительной бюрократіей, ограничены и убоги были тъ права и средства, опираясь на которыя могло развить земство свою работу. Однако самоотверженной дъятельностью земскихъ работниковъ, по преимуществу изъ состава трудовой интеллигенціи, удалось и съ этими убогими средствами достигнуть крупныхъ результатовъ, а, главное, намътить правильные пути развитія мѣстной культуры въ сторону самодѣятельности населенія къ повышенію его матеріальнаго и духовнаго благосостоянія. Только присмотр'євшись къ общему направленію въ развитіи отдівльных отраслей земской дівятельности, мы будемъ въ состоянии вскрыть тотъ неустранимый процессь демократизаціи м'єстнаго самоуправленія, который диктовался самымъ ходомъ этого чисто дълового развитія. Съ особымъ интересомъ относились органы мъстнаго самоуправленія къ вопросамъ народнаго образованія. Земская школа, это-совершенно своеобразное явленіе русской культуры; бъдная своими матеріальными средствами, подавленная своимъ безправнымъ положеніемъ, она была сильна культурнымъ воодушевленіемъ работниковъ школьнаго дъла и тъмъ духомъ свободы и гуманности, который зародился и развился въ ея убогихъ стѣнахъ. Основной вопросъ, стоявшій передъ народной школой наканунѣ возникновенія войны, заключался въ достиженіи всеобщаго обученія и въ повышеніи продолжительности пребыванія учащихся въ школъ. Осуществленіе этого плана было сопряжено съ широкимъ развитіемъ школьнаго строительства и съ организаціей снабженія школы необходимыми принадлежностями, инвентаремъ и учебными пособіями. Умноженіе численности школъ, повышеніе ихъ вмѣстительности, эти чисто внешнія стороны учебнаго дела уже не могли получить надлежащаго развитія безъ дъятельнаго участія самого заинтересованнаго населенія въ дѣлѣ правильной постановки школьнаго хозяйства. Для д'ятелей народнаго образованія съ каждымъ годомъ становилась все болъе и болъе яснымъ сознание безусловной необходимости участія самого населенія во всей той совокупности работь,

съ которой связаны какъ школьное строительство, такъ и правильное функціонированіе школьной жизни. Чтобы спасти школу отъ неизбъжной бюрократизаціи, представлялось настоятельно необходимымъ установить болъе тъсное соприкосновеніе между школой и населеніемъ. Единственнымъ путемъ къ достиженію этой цъли была демократизація земскаго самоуправленія, обезпечивающая привлеченіе родителей учащихся къ жизни самоуправляющагося органа, въдующаго школьное дъло. До сего времени населеніе отдавало своихъ дѣтей въ земскую школу, мало интересуясь условіями существованія этой школы, не считая эту школу своей, а какъ бы данной благодътельствующимъ начальствомъ. При такомъ пассивномъ отношеній населенія къ школь, посльдняя не могла получить дальнъйшаго развитія въ уровень нароставшимъ требованіямъ жизни. Къ тому же само населеніе не дооцънивало значенія школьнаго образованія. Поэтому трудно было ожидать крупныхъ практическихъ последствій отъ повышенія продолжительности курса начальной школы, такъ какъ и при трехгодичной школъ большинство дътей не заканчивало курса и оставляло школу, получивъ минимальные элементы грамотности. Только съ того момента, когда населеніе будеть школу считать своей, когда жизнь школы сольется съ отдѣльными сторонами жизни окрестнаго населенія, и когда само населеніе освоится со школой, какъ существеннымъ элементомъ своей культурной жизни, только тогда откроется дальнъйшій путь къ развитію земской школы. Этой задачи старое цензовое земство выполнить было не въ состояніи: оно преемственно передало эту по содержанію своему демократическую задачу новому демократическому земству.

Если старое цензовое самоуправленіе было въ состояніи достигнуть крупныхъ результатовъ въ дѣлѣ школьнаго образованія, то въ области внѣшкольнаго образованія работа мѣстнаго самоуправленія не давала прочныхъ и осязательныхъ результатовъ. Много помѣхъ для успѣшной дѣятельности органовъ мѣстнаго самоуправленія въ этой области создавала исключительная по своей стѣснительности правительственная регламентація. Но не только въ этихъ внѣшнихъ препятствіяхъ заключалась причина

неуспъха земской дъятельности въ области внъшкольнаго просвъщенія народныхъ массъ. Была и другая важная и существенная сторона, препятствовавшая углубленію общественной работы въ дълъ постановки отдъльныхъ отраслей вившкольнаго образованія. Земство въ своей цензовой и территоріальной постановкѣ было слишкомъ отдалено отъ народныхъ массъ, между тъмъ, безъ камодъятельности населенія въ этой области містной просвітительной работы трудно было ожидать сколько-нибудь прочныхъ и осязательныхъ результатовъ. Этотъ крупный и неизбѣжный дефектъ въ земской дѣятельности стремилась заполнить, почти наканунъ революціи, другая организація, территоріально болѣе близкая къ населенію, а именно кооперація. Этотъ видъ экономической организаціи хозяйствующаго населенія, требующій самод'вятельности населенія, самостоятельно создаваль въ жизни, какъ условіе успъшности развитія своихъ мітропріятій, потребность въ широкомъ развитіи просвъщенія именно среди взрослаго хозяйствующаго населенія, входящаго въ кооперацію. Единственный путь къ такому просвъщенію быль развитіе внъшкольнаго образованія. Въ силу указанныхъ обстоятельствъ и при наличности отсутствія планом врной двятельности въ этомъ направленіи со стороны органовъ мъстнаго самоуправленія, д'ятели коопераціи сосредоточили свое усиленное внимание на развитии средствъ внъшкольнаго образованія. Этотъ родъ дѣятельности, столь мало свойственный органамъ частно-хозяйственнаго порядка, не обладающимъ принудительной властью и средствами, принудительно собранными съ имущественныхъ классовъ, какъ нельзя болье свидътельствоваль объ острой и неустранимой нуждъ въ развитіи этой стороны народнаго образованія при посредствъ самого населенія. Среди органовъ внъшкольнаго образованія на первое мъсто сталь выдвигаться народный домъ, какъ сосредоточіе культурно-просвътительныхъ учрежденій соотв'єтствующей м'єстности. Функціонированіе народнаго дома не мыслилось безъ самостоятельнаго участія въ этой д'ятельности самого населенія. Народный домъ былъ мыслимъ народнымъ не только по названію, но и по фактическому своему заполненію самимъ народомъ, проявляющимъ въ его стѣнахъ какъ свои жультурно-просвътительные порывы, такъ и удовлетворяющимъ свои духовные запросы. Библіотека, курсы, театръ, культурно-просвътительные кружки и т. д. могли получить свое развитіе только при томъ условіи, если населеніе будетъ принимать не только пассивное участіе въ качествъ читателей, эрителей или слушателей, но также если активно войдеть въ жизнь просвътительныхъ учрежденій въ качествъ организатора, хозяйствующаго наблюдателя и исполнителя. Необходимы были даже такія элементарныя условія, какъ пробужденіе въ населеніи сознанія, что, мапр., книга, которую оно получаетъ изъ общественной библіотеки, представляетъ такую же часть его достоянія, какъ и орудіе его хозяйственной д'ятельности и не можетъ быть уничтожаема по прихоти всякаго читателя. Развить всѣ эти стороны самодъятельности населенія было мыслимо исключительно въ условіяхъ демократическаго самоуправленія.

Крупныхъ результатовъ достигло мъстное самоуправленіе въ дёлё медицины. Здёсь на первомь мёстё стоитъ земская медицина, представляющая собой несомнѣнно болѣе высокій типъ организаціи, чѣмь тѣ формы медицинской помощи нуждающемуся населенію, которыя могла развить западно-европейская буржуазная культура. Общеорганизація содъйствія встить нуждающимся во врачебной помощи составляеть крупное идейное достиженіе, которымъ обязано болящее человъчество русской земской медицинъ. Самая идея общественной медицинской помощи всякому страдающему человъку, внъ принадлежности этого человъка къ тому или иному классу, сложилась какъ то сама собой въ дъятельности земской медицины. Начиная свою дъятельность помощи больнымъ въ средъ поголовно неимущаго сельскаго населенія, земскій врачъ и не могъ себъ мыслить какихъ либо формъ платной врачебной помощи. Убогая жилищная обстановка преобладающей массы населенія и полная недоступность врачебной помощи на дому, выдвинули стаціонарную систему врачебной помощи и сознание необходимости дополнить амбулаторію госпиталемъ. Такъ подъ давленіемъ жизненной необходимости сложился типъ земской больницы, дополненной родовспомогательнымъ заведеніемъ, баракомъ для

остро-заразныхъ больныхъ, пріютами для хрониковъ и т. п. На просторъ сельскихъ условій русской жизни стали появляться небольшіе культурные городки, предназначенные къ обслуживанію окрестнаго больного населенія. И, помимо непосредственнаго предоставленія помощи болящимъ, какое огромное гуманизирующее вліяніе должны были вносить эти культурные центры въ среду окружающаго населенія, воспитывая въ массахъ культъ человъчности. Передъ земскими учрежденіями, наканун'є войны и революціи, въ области медицинскихъ достиженій стоялъ вопросъ организаціи общедоступной врачебной помощи при посредствъ приближенія врачебныхъ учрежденій къ населенію. Въ данномъ случать была поставлена на разръшение огромная задача хозяйственнаго порядка: широкая строительная дъятельность и оборудованіе лѣчебныхъ учрежденій инвентаремъ и средствами врачебной помощи.

Изъ спеціальныхъ видовъ врачебной помощи заслуживаеть особаго вниманія организація психіатрической помощи населенію. На зарѣ земской дѣятельности, въ тѣхъ первобытныхъ условіяхъ жизни, съ психически больными обращались, какъ со звѣрями, такъ, напр., сажаніе на цѣпь въ случаяхъ буйнаго помѣшательства было явленіемъ зауряднымъ для русской деревни. Задача, поставленная общественной психіатріей—взять на учетъ все наличное число психически-больныхъ и размѣстить послѣднихъ по соотвѣтствующимъ учрежденіямъ, приспособленнымъ для ихъ содержанія и лѣченія,—была дѣломъ не только врачебной помощи, но и подвигомъ гуманитарнаго воспитанія населенія въ его отношеніи къ несчастнымъ согражданамъ.

Въ дълъ организаціи патронажа и призрънія хрониковъ различныхъ категорій, эпилептиковъ, идіотовъ и т. п.
общественная медицина, независимо отъ организаціи врачебной помощи при содъйствій спеціалистовъ, встръчается
съ необходимостью организованнаго содъйствія со стороны
самого населенія въ формъ оказанія помощи въ наблюденій
за широко разсъянными въ пространствъ больными членами
общества. Независимо отъ непосредственной помощи этимъ
категоріямъ наиболье безпомощныхъ больныхъ, отъ которыкъ съ такой зоологической жестокостью отмахивалась
русская деревня, какую могучую и дъятельную проповъдь

человъколюбія и общественности содержали въ себъ всъ эти учрежденія попечительства о наиболье безпомощныхъ членахъ гражданскаго общества. И какъ далеко отъ всей этой атмосферы гуманности, которой была наполнена земская жизнь предшествовавшей эпохи, отошла современная русская действительность человеконенавистничества, элобы и убійства. Но если въ области лъчебной помощи земство такъ или иначе справлялось и оставляло крупные, видимые слъды въ жизни, то въ области санитаріи оно встръчалось съ той косностью населенія, которая могла быть разбита не иначе какъ самодъятельностью этого населенія въ юрганахъ мъстнаго демократическаго самоуправленія. Надзоръ за соблюденіемъ санитарныхъ требованій и еще въ большей степени внутреннее сознание своей гражданской обязанности въ соблюдении санитарныхъ предписаній могли быть воспитаны въ массахъ только длительной практикой самодъятельности и самоуправленія. Предстоялъ еще немалый путь культурнаго развитія отъ недавнихъ холерныхъ погромовъ къ сознательному примънению профилактическихъ мъръ. Одной изъ очередныхъ задачъ санитарной организаціи последнихъ леть являлось распространеніе гигіеническихъ знаній въ народѣ. Но здѣсь земскіе д'ятели в стр'вчались со встми томи трудностями, которыя были уже отмъчены при обзоръ условій распространенія внъшкольнаго образованія среди населенія, при наличности пассивнаго отношенія къ дѣлу самихъ народныхъ массъ. На самомъ дълъ, какую огромную школу культурнаго развитія долженъ бы представить собою опыть привитія населенію той домашней и общественной гигіены, которая составляеть необходимую принадлежность общежитія культурнаго народа. Въ этой области начинались только первые шаги, первые проблески. Весь путь былъ впереди и шелъ черезъ демократическое земство, при самодъятельности населенія на всъхъ поприщахъ мъстной общественной жизни.

Въ ближайшемъ сосъдствъ съ общественной медициной расположилась общественная ветеринарія, оригинальное и самостоятельное созданіе русской общественности. Забольваемость животныхъ и распространеніе среди нихъ заразныхъ бользней въ одинаковой степени гро-

зить и здоровью и благосостоянію населенія. Обширная русская равнина съ областями первобытнаго кочевого скотоводства нередко поражалась самыми опустошит этогими эпизоотіями, и въ дълъ борьбы съ этими бъдствіями общественной ветеринаріи, созданной органами м'єстнаго самоуправленія, принадлежить почетное мъсто. Совокупность мъропріятій, направленныхъ къ прекращенію и предупрежденію эпизоотій, составила содержаніе ветеринарносанитарной дъятельности. Успъшность ветеринарно-санитарныхъ мъропріятій точно также обезпечивается сознательнымъ отношеніемъ населенія къ предписаніямъ ветеринарнаго надзора. Въ качествъ мъры ветеринарной профилактики явилось добровольное страхование животныхъ отъ падежа, создававшее условія къ заинтересованности населенія въ доведеніи до св'єдівнія ветеринарнаго надзора о случаяхъ падежа животныхъ въ цъляхъ полученія страхового вознагражденія. Однако развитіе такой полезной мъры, какъ страхование скота, не могло получить достаточно широкаго распространенія безъ непосредственнаго участія населенія въ этомъ дѣлѣ. Солидно поставленное страхованіе могло получить осуществленіе исключительно въ условіяхъ широкой заинтересованности самихъ страхователей въ его результатахъ, а достигнуть такой заинтересованности возможно только въ мелкихъ страховыхъ ячейкахъ, перестрахующихъ свои риски въ болѣе крупныхъ страховыхъ объединеніяхъ. Такія страховыя товарищества, въ которыхъ могла бы проявиться съ достаточной полнотой самодъятельность населенія, представляютъ собою наилучшую школу ветеринарной профилактики, такъ какъ только изъ такой заинтересованной самодъятельности могло бы возникнуть болѣе культурное отношение къ трупамъ падшихъ животныхъ, къ прививкамъ и различнымъ предупредительнымъ мфрамъ противъ распространенія эпи-

Необходимо вообще отмѣтить, что экономическія мѣропріятія, въ успѣхѣ которыхъ непосредственно и притомъ матеріально заинтересовано населеніе, представляють вообще наиболѣе подходящую школу для развитія навыковъ самодѣятельности широкихъ массъ населенія. На этой именно почвѣ развилась кооперативная самодѣятель-

ность населенія, направленная къ удовлетворенію его матеріальныхъ потребностей. Кооперація была подготовительной школой къ демократическому самоуправленію, но школой односторонней, хотя и необходимой. Земскія учрежденія, при проведеніи въ жизнь своихъ экономическихъ м фропріятій, при отсутствіи болье мелкой самоуправляющейся ячейки, чемъ уездъ, вынуждены были опираться на кооперативную организацію и въ ней искать свой исполнительный органъ. Кооперативное движение въ земской Россіи сложилось въ значительной степени подъ вліяніемъ земской агрономической дъятельности, какъ средство и путь къ проведенію агрономическихъ мѣропріятій. Въ области экономическихъ мъропріятій самодъятельность населенія является не только условіемъ, обезпечивающимъ успѣхъ общественной работы, но и результатомъ соотвѣтствующей системы мѣропріятій. Экономическія мѣропріятія ставять своей задачей вызвать самод'ятельность населенія въ границахъ его собственной хозяйственной д'ятельности. Проявленіе камод'ятельности населенія, направленной въ сторону улучшенія его собственнаго хозяйства, реализуетъ успъшность экономическихъ мъропріятій общественныхъ учрежденій. Поэтому въ области міропріятій экономическаго характера, основное содержание дъятельности земскихъ агентовъ было направлено къ организаціи различнаго рода хозяйственныхъ ячеекъ, въ которыхъ могла бы найти свое проявление эта самодъятельность по улучшенію различныхъ сторонъ сельскаго хозяйства.

Необходимо однако отмътить, что экономическая самодъятельность населенія выливалась преимущественно въ форму кооперативной организаціи исключительно за отсутствіемъ другихъ болѣе демократическихъ формъ проявленія этой самодѣятельности. Въ первоначальной стадіц своего развитія экономическія мѣропріятія цѣликомъ вхомили въ сферу земской дѣятельности и только въ результатѣ своего послѣдовательнаго расширенія, не встрѣчая на пути своего развитія болѣе мелкихъ и болѣе демократическихъ органовъ самоуправленія, чѣмъ уѣздъ, по неизбѣжности перерождались въ различныя формы кооперативной дѣятельности. Несмотря на всѣ положительныя стороны коопераціи, она остается частно-хозяйственнымъ сою-

зомъ, преследующимъ интересы обособленной, хотя и многочисленной группы населенія, входящей въ соотвътствующее кооперативное объединение. Въ дълъ послъдовательнаго обобществленія отдѣльныхъ сторонъ народнаго хозяйства, представляется наименъе цълесообразнымъ допускать присвоеніе такими союзами орудій производства, такъ какъ такое присвоеніе въ свое исключительное пользованіе средствъ сельскохозяйственнаго или иного вида производства, создаетъ видимыя преимущества для кооперированной части населенія. Болье цълесообразнымъ представляется другой путь обобществленія: это-муниципализація. Среди экономическихъ мѣропріятій, наскоро проводимыхъ совътской властью, мы неръдко встръчаемъ націонализаціи отдъльныхъ предпріятій, чаще въ качествъ карательной мфры, направленной противъ отдёльныхъ непокорныхъ предпринимателей. Въ этихъ колоссальныхъ конфискаціяхъ, производимыхъ безъ всякаго плана и системы, отсутствуетъ духъ творческой организаторской энергіи. Но повидимому остается совершенно неизвъстной современнымъ организаторамъ народнаго хозяйства могущественная сила при переходъ къ коллективизму-муниципализація предпріятій, обслуживающихъ нужды населенія опредъленной мъстности. Между тъмъ, въ экономической дъятельности демократическихъ органовъ мъстнаго самоуправленія политик в муниципализаціи должно быть отведено видное мѣсто. Въ особенности крупная роль принадлежитъ муниципальнымъ предпріятіямъ въ области городского хозяйства. Эта муниципализація въ своемъ посл'єдовательномъ развитіи должна коснуться вопросовъ снабженія мъстнаго населенія всѣмъ необходимымъ: не только водой, освѣщеніемъ и средствами передвиженія, но также и продуктами массоваго потребленія. Поэтому нельзя не считать съ точки зрънія интересовъ коллективизма глубоко реакціоннымъ декретъ отъ 11 апръля 1918 г. о потребительскихъ кооперативныхъ организаціяхъ. Муниципальная организація рынка и торговли должна возникнуть изъ демократическаго самоуправленія, какъ посредствующій шагъ къ коллективизму. Еще болъе широкое распространение муниципализація экономическихъ мѣропріятій должна была бы получить въ условіяхъ русской сельской жизни. При господ-

ствъ мелкаго сельскохозяйственнаго производства, многочисленныя формы объединенія отдъльныхъ производителей могутъ осуществляться не только въ порядкъ коопераціи, но также и въ порядкѣ муниципализаціи. Какъ примъръ преимущества муниципальной формы предпріятія передъ кооперативной, можно привести крупное меліоративное мфропріятіе. Осушеніе мфстности можеть быть выполнено товариществомъ отдъльныхъ хозяевъ, которые въ конечномъ итогъ и будутъ въ состояни использовать произведенное коренное улучшение почвы въ своихъ собственныхъ личныхъ интересахъ, въ качествъ вознагражденія за свою предпріимчивость. При муниципальномъ порядкъ выполненія того же предпріятія, возникаетъ право со стороны самоуправляющейся муниципіи на установленіе спеціальнаго обложенія, т. е. налога на особыя выгоды, возникшія для отдільных хозяевь въ результать общественнаго меліоративнаго предпріятія. При такой организаціи дъла, коренныя земельныя улучшенія служать не къ обогащенію отдъльныхъ группъ населенія, а къ извлеченію выгоды изъ общественныхъ мъропріятій для всего населенія той самоуправляющейся единицы, распоряженіемъ которой выполнена соотвътствующая операція. Это свойство муниципализированныхъ предпріятій обслуживать потребности всъхъ гражданъ и дълаетъ изъ процесса муниципа**ж**изаціи необходимую переходную ступень къ коллективизму т.-е. такую форму обобществленія средствъ производства, при которой все общество извлекаетъ непосредственныя выгоды и равном врно распространяеть эти выгоды на всъхъ гражданъ. Колыбелью муниципализаціи является демократическое самоуправленіе.

Тѣ же начала обобществленія выгодъ, вытекающихъ изъ общественныхъ сооруженій, должны лежать въ основѣ дорожнаго дѣла. Улучшенія путей сообщенія, выполняемыя общественными организаціями, должны служить интересамъ и выгодамъ всего общественнаго цѣлаго. Достигается соотвѣтствующій результатъ примѣненіемъ той же системы спеціальнаго обложенія, съ которой мы познакомились на приведенномъ выше примѣрѣ общественныхъ меліорацій. Такое обобществленіе выгодъ отъ улучшенія путей сообщенія должно явиться наиболѣе могущественнымъ сти-

муломъ къ развитію дорожнаго дѣла органами мѣстнаго демократическаго самоуправленія. При наличности такой системы, затраты на дорожное строительство окупаются выгодами, извлекаемыми всѣмъ обществомъ, и равномѣрно распредѣляются между отдѣльными гражданами, причемъ обобществленіе достигается при посредствѣ бюджета соотвѣтствующей самоуправляющейся единицы, а матеріальныя выгоды, возникающія изъ спеціальнаго обложенія, реализуются въ расходахъ на покрытіе общественныхъ потребностей.

Какъ далеко отъ этой системы стоитъ декретъ 25 февраля 1918 г. объ организаціи мъстнаго дорожнаго строительства, бюрократизирующій дорожное діло при Высшемъ Совътъ Народнаго Хозяйства и осуществляющій давнишніе чаянія и идеалы губернскихъ правленій! -- Самостоятельную отрасль общественнаго хозяйства составляетъ организація общественнаго призрънія, организація общественной помощи тъмъ членамъ общества, которые лишены средствъ и способностей къ самостоятельному существованію. За періодъ войны этотъ контингентъ гражданъ весьма значительно расширился за счетъ многочисленныхъ инзалидовъ войны. Потребность приближенія общественной помощи къ нуждающимся была до такой степени наглядной и неизбѣжно необходимой, что вызвала къ жизни суррогать мелкой земской единицы въ видъ попечительствъ о бѣдныхъ. На почвѣ демократизацій мѣстнаго самоуправленія діло общественнаго призрінія должно было получить широкое развитие и вылиться въ цъломъ рядъ учрежденій различныхъ видовъ помощи нуждающимся гражданамъ.

Послѣдній годъ, годъ революціи, поставилъ передъ органами мѣстнаго общественнаго самоуправленія новыя крупныя задачи въ связи съ развитіемъ соціальнаго страхованія близко соприкасаются съ дѣятельностью органовъ мѣстнаго самоуправленія. Эпидемическія заболѣванія не знаютъ классовыхъ перегородокъ, и санитарныя мѣропріятія достигаютъ своей цѣли только въ томъ случаѣ, если они распространяются на все общество. Поэтому и чисто классовыя организаціи больничныхъ кассъ могутъ развить надлежащимъ образомъ свою дѣятельность, если санитарный надзоръ и профилактическія мѣропріятія распространяются

не только на рабочій классъ, но также и на всё общество, независимо отъ его классовыхъ перегородокъ. На этомъ примъръ легко убъдиться, насколько даже такія чисто классовыя мъропріятія, какъ институтъ соціальнаго страхованія рабочаго класса, неизбъжно сливаются съ дъятельностью общественныхъ учрежденій мъстнаго самоуправленія, разъ только этотъ институтъ ставитъ передъ собой на первое мъсто интересы человъческой личности.

. Развитіе д'ятельности органовъ м'єстнаго самоуправленія находится въ тесной зависимости отъ организаціи м встных в финансовъ. Наибол ве раціональной основой мъстныхъ финансовъ является самообложение, гарантирующее наиболъе осторожное и бережливое расходованіе матеріальныхъ средствъ и въ то же время обезпечивающее большую равномърность въ удовлетвореніи общественныхъ нуждъ по отдъльнымъ мъстностямъ, охраняющее вибств съ твиъ независимость самоуправляющихся демократій отъ матеріальнаго и политическаго давленія государственнаго центра. Тѣ общественныя потребности, которыя удовлетворяются мъстными органами самоуправленія, являются относительно равномърно распредъленными по пространству страны и соотвътствуютъ прежде всего численности населенія. Между тъмъ, мъстные источники общественныхъ доходовъ распредълены далеко неравномърно по территоріи страны. Въ особенности сильно выражена эта неравномърность въ территоріальномъ распредъленіи имуществъ, могущихъ быть источникомъ земскаго обложенія, у насъ въ Россіи, гдѣ наряду съ мѣстностями, густо усъянными крупными промышленными предпріятіями, мы встръчаемъ обширныя территоріи, совершенно лишенныя иного источника мъстнаго обложенія, кромъ земельныхъ имуществъ. Поэтому основа самообложенія покоится по отдъльнымъ мъстностямъ далеко не на одинаковыхъ рессурсахъ. Промышленныя мъстности обладаютъ болъе мощными мъстными средствами по удовлетворенію общественныхъ потребностей, чъмъ мъстности чисто земледъльческія и въ особенности районы съ малоплодородной почвой и большой отдаленностью отъ рынка. Еще неравномърнъе распредълена поддающаяся отчетности доходность оборотнаго капитала, улавливаемая въ налоговыхъ целяхъ подо-

коднымъ обложениемъ. Крупнъйшія предпріятія облагаются по мъстонахожденію ихъ правленій, а личные доходы по мъстожительству лица, подлежащаго обложенію. На этомъ основаніи подоходный налогъ является наименъе приспособленной формой мфстнаго обложенія. Вся нець лесообразность подоходнаго обложенія въ дъль организаціи мъстныхъ финансовъ можетъ быть иллюстрирована финансовой практикой совътской власти въ дълъ установленія единовременнаго подоходнаго обложенія по г. Москвъ. Въ Москвъ сосредоточены правленія крупнъйшихъ акціонерныхъ предпріятій, разбросанныхъ по всей странь, и подоходное обложеніе, проведенное въ цъляхъ покрытія расходовъ на мъстныя чисто московскія потребности, подрываетъ источники мъстнаго обложенія тъхъ районовъ, гдѣ расположены соотвътствующія промышленныя предпріятія. Такъ, напр., облагая для удовлетворенія потребностей г. Москвы, Тверскую мануфактуру единовременнымъ подоходнымъ обложеніемъ, президіумъ московскаго совъта рабочихъ депутатовъ, устанавливающій этотъ налогъ, понижаетъ на всю сумму оклада мѣстные тверскіе источники средствъ обложенія. Эта несправедливость наиболѣе сильно поражаеть какъ разъ рабочій классъ, такъ какъ, благодаря московскому мъстному обложению на удовлетвореніе чисто м'єстныхъ потребностей москвичей, тверскіе рабочіе лишаются возможности реализаціи значительной доли созданныхъ ими ценностей въ форме удовлетворенія ихъ общественныхъ нуждъ. На этомъ основаніи наиболъе раціональной системой мъстнаго обложенія представляются не личные, а реальные налоги, взимаемые по мъстонахожденію облагаемыхъ имуществъ. Источники же, получаемые отъ подоходнаго обложенія, распредъляются по отдёльнымъ самоуправляющимся единицамъ прямо пропорціонально степени напряженности ихъ м'єстнаго обложенія по удовлетворенію мъстныхъ общественныхъ нуждъ. Ценной стороной реальныхъ налоговъ является также и то обстоятельство, что, только опираясь на эти налоги, можно осуществить систему самообложенія гражданъ на удовлетвореніе ихъ общественныхъ нуждъ.

Эта система самообложенія является въ то же время наилучшей школой гражданской общественности, воспи-

тывая въ населеніи финансово-хозяйственные навыки, столь необходимые для правильнаго веденія финансоваго хозяйства фргановъ мѣстнаго самоуправленія. При томь низкомъ уровнъ гражданственности, который наблюдается въ Россіи, развитіе сознательнаго отношенія къ общественнымъ средствамъ является необходимымъ условіемъ культурнаго развитія страны. Подобное сознательное отношеніе можеть получить развитіе только при наличности доступной наглядности къ полученію правильнаго представленія объ источникахъ происхожденія общественныхъ суммъ. При наличности притока денежныхъ средствъ извнъ и при господствъ принциповъ о безпощадномъ обложеніи буржуазіи тѣми, кто обладаетъ физической силой, при беззастѣнчивомъ переложеніи различныхъ контрибуцій плечи демократического потребителя, эта наглядность источника происхожденія денежныхъ средствъ на мѣстахъ теряется. При такихъ условіяхъ происходить перекачиваніе болье сильными организаціями мъстныхъ средствъ оть периферіи къ центру, какъ мы это могли констатировать на примъръ единовременнаго подоходнаго налога по г. Москвъ.

На предшествующихъ страницахъ былъ сдёланъ краткій обзоръ основного содержанія дъятельности органовъ мъстнаго самоуправленія и тъхъ господствующихъ принциповъ, которыми по преимуществу руководствовалась эта дъятельность. Однимъ изъ коренныхъ принциповъ, получившихъ наиболье яркое развитіе въ условіяхъ земской дъятельности, является начало общедоступности разныхъ видовъ общественной помощи для всего населенія. Принципъ общедоступности, являющійся по содержанію своему глубоко демократичнымъ, черпаетъ свою силу въ условіяхъ общественной дъятельности, направляемой на удовлетвореніе общечелов вческих в нуждъ и потребностей. Всеобщая потребность въ грамотности, лъчебной помощи и другихъ формахъ общественнаго содъйствія неизбъжно развиваеть въ самой общественной организаціи, посвящающей свои силы этому дълу, гуманитарные принципы общественнаго равенства и внъклассовой характеръ общественной помощи. Общественной діятельности органовъ мізстнаго самоуправленія приходится соприкасаться съ такими

сторонами гражданскаго общества, когда классовыя перегородки, расчленяющія это общество, или не успъли сложиться, благодаря возрасту, какъ напр. въ школьномъ дълъ, или по неизбъжности стираются, какъ напр. въ случаяхъ врачебной помощи. Школьный возрастъ, въ общественной народной школь въ особенности, представляетъ наиболье благодарную почву общечеловъческаго, внъклассового воспитанія. Тамъ, гдъ на первомъ мъстъ стоитъчеловъкъ, съ его общечеловъческими духовными запросами къ элементамъ знанія и просвъщенія, необходимо особое предрасположение къ человъконенавистничеству, чтобы внести въ это дело начало классовой борьбы и классоваго угнетенія. Школа должна навсегда остаться политически нейтральной, достигнуть же этого идеала она можетъ только въ демократически организованномъ обществъ. Народная школа, равно доступная всемъ классамъ общества, можетъ возродиться и получить надлежащее развитіе только въ свободной демократіи, ревниво оберегающей права человъка и гражданина. Всъ средства школьнаго и виъшкольнаго образованія, раціонально поставленнаго, должны быть направлены на возможно болъе глубокое пріобщеніе народныхъ массъ къ общечелов вческой культуръ и къ тъмъ проявленіямъ національнаго генія, которыя находятъ свое выражение въ родной литературъ, музыкъ и искусствъ. Классовыя перегородки стираются среди болящаго человъчества, и грозныя эпидеміи могуть проникать также и въ жилища зажиточныхъ классовъ, въ особенности при политик в старательнаго уплотненія жилищъ.

Осуществленіе общедоступности различныхъ видовъ общественной помощи требуетъ, какъ это было ясно изъ предыдущаго изложенія, проявленія самодѣятельности населенія на всѣхъ поприщахъ мѣстной общественной работы. Однако, сознательное проявленіе самодѣятельности мыслится при условіи массоваго культурнаго подъема населенія. Дѣятельность демократическихъ органовъ мѣстнаго самоуправленія и представляетъ наилучшую школу къ массовому культурному подъему населенія. Если потребность въ достиженіи общедоступности общественныхъ мѣропріятій толкаетъ съ необходимостью къ демократизація ціи органовъ мѣстнаго самоуправленія, то демократизація

органовъ мѣстнаго самоуправленія создаетъ въ свою очередь необходимыя условія къ культурному подъему населенія и къ развитію въ его средѣ навыковъ гражданственности. Культурность пріобрѣтается въ самодѣятельности, а самодѣятельность развиваетъ культурную гражданственность. Этотъ параллелизмъ развитія представляетъ собою необходимое послѣдствіе демократизаціи мѣстнаго самоуправленія.

Основныя задачи созиданія въ мѣстной жизни источниковъ матеріальной и духовной культуры требуютъ пріобщенія къ этой культурной работѣ тѣхъ членовъ общества, которые представляютъ собою исторически сложившійся болѣе культурный слой. Невозможно организовать дѣло народнаго просвѣщенія безъ участія лицъ широко образованныхъ и культурно развитыхъ; невозможно организовать медицину и санитарію безъ врачей, а содѣйствіе къ подъему сельскаго хозяйства—безъ участія агрономовъ. Источники культуры имѣютъ общечеловѣческое происхожденіе и представляютъ собою результатъ историческаго накопленія искусства, опыта и знаній всего человѣчества различныхъ эпохъ, совершенно несходныхъ между собою по формамъ классоваго расчлененія общества и преемственно связанныхъ между собою эволюціей духовной культуры человѣчества.

Тѣсная связь основной дѣятельности органовъ мѣстнаго самоуправленія съ задачами общечеловѣческой культуры придаетъ всей этой дѣятельности высокій уровень гуманности, повышающій уваженіе къ человѣческой личности, какъ основѣ всякаго культурнаго общежитія.

Организація органовъ мѣстнаго самоуправленія по самому содержанію стоящихъ передъ ними задачъ не могла быть и фактически никогда не была организаціей властвованія и классоваго угнетенія. Съ особенной силою эта черта внѣклассоваго, или, правильнѣе, надклассоваго характера общественнаго самоуправленія нашла свое выраженіе вътой роли, которую сыграла внѣклассовая интеллигенція въ исторіи русскаго земства. То идейное руководство земской работой, которое принадлежало «третьему элементу», наложило свой опредѣленный выясненный выше отпечатокъ на все направленіе земской дѣятельности. Земская ин-

теллигенція черпала свое воодушевленіе не изъ стремленія къ утвержденію господства дворянско-земледѣльческаго класса, преобладавшаго въ земскомъ представительствѣ, а въ своихъ демократическихъ идеалахъ и въ сознаніи своего долга передъ народомъ

Революція 1917 г. принесла полную демократизацію русскаго земства и фактически осуществила эту демократизацію въ наиболье независимыхъ, въ наибодье демократически организованныхъ органахъ мъстнаго самоуправленія. Для всей русской интеллигенціи, для всего русскаго культурнаго общества предстояла грандіозная работа по организаціи фактическаго народоправства въ области мѣстнаго общественнаго управленія на путяхъ, уже проложенныхъ піонерами земской работы. Этотъ грандіозный, невиданный въ исторіи опыть къ культурному подъему населенія черезъ органы его народоправства потерп'ьлъ однако полную неудачу. Слабые ростки великой общечеловъческой культуры не выдержали напора темныхъ, некультурныхъ силъ. Демократическое самоуправление страны пало, и население въ своихъ демократическихъ массахъ было устранено отъ участія въ разръшеніи своихъ собственныхъ общественно-хозяйственныхъ дълъ. Переворотъ этотъ совершился помимо какого-бы то ни было законодательнаго акта господствовавшей въ это время совътской власти. Вопросы объ упраздненіи самоуправленія разрѣшались на мъстахъ по партійной указкъ изъ центра путемъ простого захвата при содъйствій темной вооруженной силы. Упраздненіе самоуправленія не входило даже въ планъ октябрьскаго переворота. Наоборотъ, на первыхъ порахъ совътская власть, видимо, стремилась найти санкцію октябрьскаго переворота во всеобщемъ голосованіи населенія по наиболъе крупнымъ городскимъ центрамъ. При роспускъ Петроградской и Московской городскихъ думъ, были назначены дни новыхъ выборовъ, въ Петроградъ эти выборы были произведены, и даже собиралась нъсколько разъ новая большевистская городская дума. Когда выяснился полный проваль большевистской избирательной кампаніи по Петрограду на перевыборахъ въ городскую думу, когда подавляющее большинство населенія воздержалось отъ подачи избирательныхъ бюллетеней и тъмъ самымъ высказа-

лось за насильственно распущенную думу, и когда совершенно опредъленнымъ образомъ выяснились перспективы еще болѣе грандіознаго большевистскаго провала на перевыборахъ въ Московскую городскую думу, господствующая партія отмінила перевыборы. Послі того, как выяснилось, что даже въ крупнъйшихъ городскихъ центрахъ населеніе въ подавляющемъ своемъ большинствъ настроено противъ большевистскаго господства въ городскомъ хозяйствѣ, послѣ лого, какъ результаты всенароднаго голосованія при выборахъ въ Учредительное Собраніе съ опредъленностью показали, что страна противъ октябрьскаго переворота, -- наступила эпоха голаго захвата власти, при посредствъ вооруженной силы. Вслъдъ за утвержденіемъ партійно-большевистской олигархіи въ центръ и при выяснившейся безнадежности получить партійное преобладаніе въ органахъ мъстнаго самоуправленія при посредствъ всеобщаго голосованія, демократическія учрежденія на мѣстахъ представляли собой слишкомъ яркое противоръче господствующей олигархической систем управленія и въ то время казались тиранической опасными для подозрительной власти. Хотя государственная власть и находилась въ рукахъ захватчиковъ, однако не было примънено законодательное разръшение вопроса объ реорганизаціи органовъ мѣстнаго самоуправленія, и разрушеніе демократическихъ учрежденій проводилось по усмотрѣнію мѣстной совътской віласти. Наиболье тяжелый ударъ отъ выполненнаго переворота испытали городскія общественныя управленія Москвы и Петрограда. Муниципальная интеллигенція, полная того безграничнаго идеализма, который быль свойствень русской интеллигенціи по преимуществу, не могла допустить въ своихъ мысляхъ длительнаго торжества того темнаго и злого дела, которое было начато въ несчастные дни октября 1917 г.; она продолжала върить въ святость и неприкосновенность основъ народоправства и въ незыблемость достигнутыхъ правъ политической свободы, въ неувядаемую силу своихъ политическихъ идеаловъ и близкое конечное ихъ торжество. Поэтому представители трудовой интеллигенціи, въ огромной своей массъ, во всъхъ тъхъ наиболъе чуткихъ ея элементахъ, которые слили дело своей личной жизни съ дъломъ общественныхъ самоуправленій, вынуждены были оставить любимую работу съ готовностью пожертвовать своими личными интересами во имя торжества попираемой демократіи. Самоуправленіе русскихъ столицъ лишилось за этотъ періодъ наиболѣе выдающихся работниковъ, крупнѣйшихъ спеціалистовъ муниципальнаго дѣла, и людей, наиболѣе преданныхъ общественнымъ интересамъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, и виднѣйшія отрасли муниципальной дѣятельности оказались разрушенными. Какъ это отразится на жизнедѣятельности крупнѣйшихъ русскихъ городовъ, покажетъ ближайшее будущее.

Планомърная и повсемъстная ликвидація демократическихъ органовъ мъстнаго самоуправленія наступила только послѣ разгона Учредительнаго Собранія. Планъ этой ликвидаціи былъ выполненъ повсемъстно болѣе или менѣе одинаково. Прекращалось функціони́рованіе представительныхъ органовъ мъстной демократій—земскихъ собраній и городскихъ думъ,—управы арестовывались и устранялись. Въ управленіе земскимъ или городскимъ хозяйствомъ вступали комиссары по назначенію мъстной совътской власти. Въ значительной части, это были лица, совершенно чуждыя мъстному самоуправленію и отличавшіяся только готовностью выполнить какія угодно разрушенія по указ-къ своего партійнаго начальства.

Самымъ существеннымъ послъдствіемъ разрушительнаго переворота въ дъятельности мъстнаго самоуправленія было устраненіе мъстнаго населенія отъ участія въ общественной д'ятельности. М'єстные органы сов'єтской власти сложились исключительно по бюрократическому типу, при устраненіи м'єстнаго населенія отъ непосредственнаго завъдыванія его общественно-хозяйственными нуждами. По большинству губерній эта бюрократизація земскихъ учрежденій нашла свое выраженіе даже во внішней конструкцій, въ видъ распредъленія отдъловъ земскаго хозяйства по отдъльнымъ въдомствамъ. Старые органы бюрократическаго управленія поглотили спеціальныя отрасли земскаго хозяйства, разорвавъ ту взаимную связь отдельныхъ отраслей земской работы, которая составляла отличительную черту земскаго управленія. Интересно отмітить, что съ большевистскимъ переворотомъ въ мъстномъ управленіи

произошла мъстами реставрація стараго губерискаго чіновничества, получившаго нынъ свой реваншъ за разгромъ февральской революціи. Въ идеъ предполагалось реорганивовать мъстное самоуправленіе на началахъ классоваго

господства рабочихъ и бъднъйшихъ крестьянъ въ мъстной общественной жизни. Поэтому распорядительная власть по организаціи мъстнаго общественнаго управленія была передана въ органы классоваго представительства, въ совъты рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ. Идея классоваго господства, отъ кого бы это господство не исходило, представляется совершенно непримѣнимой къ условіямъ работы мъстныхъ органовъ общественнаго самоуправленія, такъ какъ начало классоваго господства противоръчить тому принципу самодъятельности населенія, безъ осуществленія котораго задачи, стоящія передъ органами мъстнаго самоуправленія, какъ это выяснилось изъ предшествовавшаго изложенія, остаются невыполнимыми. Если изъ всей массы населенія выдъляется отдъльный классъ на положеній господствующаго, то этотъ классъ управляетъ и властвуетъ независимо отъ населенія, самод'ятельность котораго тъмъ самимъ упраздняется. Но самой отрицательной стороной произведеннаго переворота въ мѣстномъ самоуправленіи является разрывъ преемственности съ гуманитарнымъ направленіемъ общечеловъческой культуры. Всъ элементы предшествовавшей духовной и матеріальной культуры становятся какъ бы излишними. Произошелъ скачекъ «изъ царства необходимости въ царство свободы», всѣ законы человъческого развитія отмънены, и общественная жизнь начинаетъ строиться на основахъ чистаго разума, Что можетъ значить для этихъ посвященныхъ строителей, вышедшихъ какъ бы за границы пространства трехъ измъреній, все остальное несчастное человъчество, вынужденное подчиняться законамъ историческаго развитія? Какое значеніе можетъ имѣть весь его историческій опыть и вся его культура, выращенная въ пережитомъ царствъ необходимости! Вся враждебность подобнаго квіэтизма началамъ общечеловъческой культуры обрекаетъ населеніе на продолжительное господство духовной некультурности и матеріальное убожество.

Какъ уже было выше выяснено, опору мъстной общест-

венной деятельности составляють местные финансы, организованные на началахъ самообложенія самоуправляющагося населенія. Происшедшимъ переворотомъ въ финансовомъ вопросъ былъ созданъ безвыходный кругъ противорѣчій. Переворотъ, какъ извѣстно, ставитъ своей окончательной целью переходь къ соціалистическому строю и въ качествъ переходныхъ мъропріятій разрушаетъ всъ источники нетрудового дохода. Обложеніе трудового дохода, при томъ невысокомъ состояніи матеріальной культуры, которое наблюдается въ нашей странъ, не можетъ дать сколько-нибудь значительныхъ рессурсовъ къ поддержанію мъстнаго общественнаго хозяйства, да къ тому же и въ корнъ противоръчитъ соціалистическому началу переворота. Наиболъе раціональной системой организаціи мѣстныхъ финансовъ, на путяхъ къ соціализму, было бы развитіе собственныхъ общественныхъ предпріятій органами мъстнаго самоуправленія. Однако, широкое общественное предпринимательство связано съ затратой крупныхъ средствъ, которыя могутъ быть получены не иначе какъ путемъ займовъ. Анулирование долговъ закрыло этотъ путь развитія. При такихъ условіяхъ, мѣстная общественно-хозяйственная жизнь обречена на вымираніе и постепенное угасеніе, и нетрудно уже въ настоящее время предвидъть тъ огромныя опустошительныя послъдствія для мъстной культуры, которыя возникають въ результатъ этого участія. Какъ бы ни были колоссальны бумажныя ассигнованія изъ центра, они не въ состояніи предупредить грозныхъ признаковъ общественнаго упадка. Пустъющія школы, расхищаемыя библіотеки, закрываемыя больницы, разгромленныя учрежденія сельскохозяйственнаго учебнаго и опытнаго дъла-грозные въстники надвигающейся культурной катастрофы. Этой катастрофы намъ уже не избыть. Приходится думать о будущемъ строительствъ мъстной жизни, которая во всякомъ случат идетъ черезъ самодъятельность мъстнаго населенія въ демократическихъ органахъ самоуправленія и, прежде всего, къ наиболье близкой населенію и наибол'є демократической организаціи мелкой земской единицы, отъ будущности которой въ значительной степени зависить будущность русской культуры.

П. В. Кирожанвъ.

## Большевизмъ и интеллигенція.

"Русская интеллигенція, каковы бы ни были ея недостатки, отличается нравственной брезгливостью: по загаженнымъ путямъ она не ходитъ".

Ивановъ-Разумникъ.

I.

Интеллигенція... Какъ много говорить это слово уму и сердцу русскаго человѣка изъ... интеллигенціи! Оно обвѣяно поэзіей радостныхъ и скорбныхъ думъ о смыслѣ жизни, о назначеніи человѣка, о служеніи истинѣ и справедливости; оно подернуто дымкой своеобразнаго, чисто русскаго романтизма, въ которомъ неудержимая тяга къ вольницѣ тѣсно сплелась съ благородною мечтой о подвижничествѣ; оно—символъ всего разумнаго, честнаго, совѣстливаго, готоваго итти на все, на крестъ и висѣлицу, во имя свѣтлаго идеала освобожденной отъ узъ и цѣпей жизни.

И въ этомъ пониманіи нѣтъ, по существу, ничего иллюзорнаго, фантастическаго. Оно опредѣляется не только субъективнымъ настроеніемъ русской интеллигенціи, но и объективною оцѣнкой роли интеллигенціи вообще въ событіяхъ міровой исторіи.

Историческій процессь, какъ одно изъ наиболье могучихъ и яркихъ проявленій жизни, есть творчество. И въ сложномъ переплеть условій, опредъляющихъ темпъ, характеръ и направленіе историческаго процесса, роль сознанія—различныхъ формъ его—огромна: этого не отрицаютъ сейчасъ даже ортодоксальныйшіе изъ сторонниковъ «историческаго» или «экономическаго матеріализма», уразумъвшихъ, повидимому, наконецъ, глубоко-драматическій смыслъ сътованій Фауста: Съ полуистлъвшихъ стънъ смъются надо мной Винты и рычаги, машины и колеса. Я думалъ: къ истинъ вы ключъ надежный мой. Но если ключъ блеститъ отдълкой мастерской, Все жъ, бъдному, ему не разръшить вопроса...

А если это такъ, то огромна, неопровержима въ процессѣ «дѣланья исторіи» и роль интеллигенціи, какъ воплощенія высшихъ формъ сознанія-моральнаго, интеллектуальнаго и эстетическаго. Она неустанно творитъ духовныя цённости: я говорю о цённостяхъ, а не о побрякушкахъ и бездълушкахъ прихотливой игры ума и чувства. Она-одинъ изъ наиболъе дъйственныхъ «факторовъ» общечеловъческаго прогресса,—«сила», регулирующая и направляющая «стихійный», «естественный ходъ вещей», свѣтозарный факелъ, указующій человѣчеству путь къ «великимъ достиженіямъ» во славу «цълямъ» не мірозданія, не природы, а самого человъка. Она-носительница идеаловъ общественной справедливости, которые, въ концовъ, mutatis mutandis, понимаются, какъ соціализмъ, какъ царство свободнаго труда, раскръпощенной личности и тріединой правды-«истины, добра и красоты».

Такова историческая миссія и идеологическая природа интеллигенціи—независимо отъ ея происхожденія и соціальной обстановки, въ которой ей приходилось дъйствовать. Всегда върная самой себъ, полная тревожныхъ, но безкорыстныхъ исканій, идущая навстрѣчу многообразнымъ запросамь духа, она была и остается в н в к лассовой, надклассовой, несмотря на то, что классъ и эпоха, выдвинувшіе ее на арену общественной жизни, безспорно накладывали на идеологію ея нъсколько специфическій налеть и всемвоно старались использовать ее въ своихъ интересахъ, въ своихъ цъляхъ. Но специфическое тонуло въ общемъ, классовое нивеллировалось общечеловъческимъ, переходящее покрывалось «вѣчнымъ» поскольку понятіе «вѣчности» совитстимо съ представлениемъ о созданияхъ человъческаго генія. Вотъ почему «Діалоги» Платона и «Міръ». Шопенгауера, максимы Будды, Паскаля и Канта, соціальныя исканія Аристотеля, Томаса Мора и Маркса, художественныя устремленія творцовъ «Пісни пісней», «Гамлета» и «Манфреда», научныя построенія Гераклита, Коперника и Дарвина равно близки и дороги человъческому духу, отмъчены печатью однихъ и тъхъ же исканій, однъхъ и тъхъ же эмоцій. Все, что идетъ подъ знакомъ этихъ именно исканій и эмоцій, все, что созвучно откликается на трепетъ души, томящейся въ поискахъ гармоніи между «правдой теоретическаго неба» и «правдой многострадальной земли», все это и есть подлинная интеллигенція, цвътъ человъчества. А остальное, какими бы громкими именами оно не прикрывалось, либо фальсификатъ, либо суррогатъ интеллигенцій: представители полуобразованной обывательщины и квалифицированнаго умственнаго труда, находящагося на службъ у буржуазій или у демократіи—смотря по обстоятельствамъ, възависимости отъ господствующаго «духа времени»...

II.

Задачи, устремленія и судьбы русской интеллигенціи во многомъ совпадають съ задачами и судьбами интеллигенціи западно-европейской. Но у нея есть нѣчто свое, при томъ значительное: исходить это нѣчто отъ своеобразныхъ особенностей нашей исторіи, нашего быта, и исчерпывается роковымъ для русской жизни противопоставленіемъ двухъ понятій—интеллигенціи и народа.

Въ другихъ странахъ, у другихъ культурныхъ націй, антитеза «интеллигенція и народъ» выросла въ итогѣ «естественнаго хода вещей», общественнаго разслоенія, совершавшагося по типу органическаго развитія. И потому этотъ процессъ протекалъ здѣсь постепенно, сравнительно нормально—если вообще можно назвать его нормальнымъ!—и безболѣзненно, не порождая въ душѣ «верховъ» общественной пирамиды тяжелыхъ переживаній, обусловленныхъ острымъ сознаніемъ несправедливости своего привиллегированнаго положенія и отвѣтственности передъ «низами» ея.

Нъсколько иначе шло дъло у насъ.

Русская интеллигенція— цвътокъ иноземнаго происхожденія. Попаль онъ на родную почву, напитавшись вволю соками общечеловъческой культуры и уже отравленный ядомъ думъ и сомнъній, волновавшихъ и з бранни ковъ западной интеллигенціи.

Но эти «думы» и этотъ «ядъ» недовольства существующимъ укладомъ жизни, въ корнъ неразумнымъ и безнравственнымъ, - пришлись не ко двору «россійской государственности», кръпостнической, песпотичной, сроднившейся съ мыслью о дъленіи людей на соль и пыль людскую. И клевреты ея, въ цъляхъ самозащиты и самосохраненія искусственно выдвигали стѣну между русскою интеллигенціей и русскимъ народомъ. Была глубокая межа, ровъ, вырытый естественнымъ процессомъ общественной дифференціаціи. Но выросла къ тому же и стъна. Ровъ углублялся, сталъ пропастью. Стѣна бронировалась. А въ результатъ -- отчужденность, въковой разрывъ между народомъ и интеллигенціей при наличіи естественной тяги къ свъту, съ одной стороны, и самоотверженной готовности «раствориться въ сермяжной массъ со свъточемъ знанія въ рукахъ», съ другой. Отсюда-мучительная душевная драма на фонъ борьбы между «сущимъ и должнымъ», у однихъ, и равнодушіе или, въ лучшемъ случат, сторожкое любопытство, у другихъ: любопытство, готовое при подходящихъ обстоятельствахъ претвориться въ отпоръ, исполненный безсознательной, стихійной вражды. (1995). (6) Серей (16) (1)

Кульминаціоннымъ пунктомъ этой вѣковой трагедіи нужно считать тѣ непереносно жуткіе и безгранично горькіе для русской интеллигенціи моменты, когда ее объявляютъ «врагомъ народа».

«Враги народа»—это они, въчно сознававшіе свою неоплатную задолженность передъ народомъ и отдававшіе на служеніе ему лучшіе годы своей жизни, лучшія силы своей души!

«Враги народа»—это тѣ, что изъ поколѣнья въ поколѣнье, томимые ненасытною жаждой общенія съ народомъ, неутомимые въ трудѣ, самоотверженные, рыцарскибезстрашные и вѣчно гонимые, несли въ народные массы свѣтъ истины, надежду на раскрѣпощеніе, мечту объ очеловѣченной жизни!

«Враги народа»—это Новиковъ и Радищевъ, Пестель и Рыльевъ, Герценъ и Чернышевскій, Лавровъ и Михайловскій, всь ихъ единомышленники, послъдователи, провелиты и апологеты!

«Враги народа»—это лучшіе представители русской журналистики и художественной литературы, русской поэзіи, русскаго искусства, да и вся вообще безымянная интеллигентная Русь, поскольку основнымъ двигателемъ ея творческой дъятельности были и остаются нужды и интересы трудового народа!

Страна моя родная! Когда бъ хоть для тебя я могъ еще пожить!..

Твой песъ сторожевой, я-бъ жилъ одной тобой, Дышалъ твоимъ дыханьемъ, горѣлъ твоимъ стыдомъ, болѣлъ твоей тоской...

Этотъ крикъ—крикъ русской интеллигенціи, той самой интеллигенціи, которой уже не разъ бросали безчеловѣчно-жестокую кличку: «враги народа»!

Но кто бросаль? Самодержавная власть и иже съ нею. Царскій режимъ и все, что цѣпко держалось за него. Разсчетъ былъ правильный, политично продуманный, ибо покоился онъ на мудромъ совѣтѣ: divide et impera—разъединяй, сѣй рознь, вражду, и властвуй!

Шли годы. Усиліями интеллигенцій и наиболѣе сознательныхъ элементовъ народа, —рабочей и крестьянской имтеллигенціи — въ «стѣнѣ» пробивались бреши. «Пропасть» заполнялась... нерѣдко трупами погибшихъ за народное дѣло. Кровь, пролитая во имя лучшей доли, сближала два искусственно и нарочито созданныхъ лагеря. Отчужденность смѣнялась взаимнымъ пониманіемъ, сознаніемъ общности стремленій.

Пало, наконецъ, самодержавіе. Рухнула и стѣна, разъединявшая народъ и интеллигенцію. А пропасть... Казалось бы, и она должна исчезнуть навсегда.

Но вотъ пришли новые самодержцы, быстро усвоивше всѣ навыки и повадки старыхъ, пришли и, чтобы утвердить бытіе свое, пустили въ ходъ испытанный вѣками пріемъ: divide et impera! благо «пропасть», къ величайшему несчастью и народа и интеллигенціи, осталась de facto далеко не заполненной, надо только «углубить» ее. И русская интеллигенція огромная, подавіляю-х щая часть ея, не пожелавшая итти подъ стягомъ большевизма—вновь очутилась въ положеніи «врага народа» и была объявлена «внѣ закона».

III.

Какъ это случилось?

Ètre c'est lutter, vivre c'est vaincre—говорить извъстный французскій біологь, Ле-Дантекъ.

Существовать—значить бороться, жить—значить побъждать. Но для побъды въ политической, какъ и во всякой иной, борьбъ есть только два пути.

У начала одного изъ нихъ стоитъ предательская надпись: Приспособляйся! Принизь себя до уровня среды. Окрасься въ цвѣтъ ея. Прими ее со всѣми ея пороками и недостатками, съ мыслью, непросвѣтленной лучами истины, съ душой измятой, опустошенной вѣковымъ произволомъ, вѣками накоплявшейся ненавистью. И благо тебѣ будетъ: симъ побѣдиши! Ибо тогда—и только тогда—прихотливая волна стихійнаго процесса взметнетъ тебя на свой клокочущій, брызжущій пѣною гребень.

А на второмъ пути развъвается знамя съ гордымъ единственно достойнымъ человъка, девизомъ: Приспособляй! Не сгибайся передъ средой, а подымай ее до уровня своихъ заданій. Очищай ее отъ въками накоплявшейся скверны, пріобщай къ чистому источнику познанія добра и зла, увлекай мечтой о «царствіи божьемъ на землъ». И благо тебъ будеть: быть можеть, и погибнешь, станешь искупительною жертвой исторіи, но за- тобой придуть другіе, подхватять знамя, дрогнувшее въ слабъющихъ рукахъ, и понесутъ его впередъ, все дальше, все выше и выше... Большевизмъ-я говорю сейчасъ не о «толиъ», а о «герояхъ» его, при чемъ употребляю эти слова не въ уничижительномъ и не въ хвалебномъ смыслъ, а такъ, какъ понималъ ихъ Михайловскій-большевизмъ избраль себъ первый изъ этихъ двухъ путей. О нъ пошелъ по линіи наимень шаго сопротивленія въ надеждъ на намбольшій успъхъ. И.не ошибся въ разсчеть своемь. Пусть это будеть успыхь временный, эфемерный, купленный дорогою цъной. Онъ все же, coute que coute, успъхъ.

Правда, во имя «побѣды», «героямъ» большевизма пришлось объявить всю небольшевистскую, инакомыслящую русскую интеллигенцію сборищемъ «саботажниковъ», «соглащателей», «предателей», «контръ-революціонёровъ» просто «буржуевъ»; правда, во-имя успъха, имъ пришлось натравить большевистски-настроенную «толпу» на всъхъ, кто не такъ, какъ они, расцъниваетъ русскую революцію и не по-ленински понимаеть теорію и практику соціализма; правда, не нынче-завтра можетъ начаться распродажа-оптомъ и въ розницу-русской интеллигенціи на сторону, въ Китай, Канаду и Съверную Америку, которые собираются закабалить къ себъ на службу нашихъ земскихъ врачей, агрономовъ и техниковъ, оставшихся не у дълъ по волѣ «совътской» власти. Но стоитъ волноваться изъ-за такихъ пустяковъ? Суть дъла въдь въ томъ, чтобъ укръпить свои политическія позиціи, чтобъ развернуть полностью свою изуверски-сектантскую программу, чтобъ дать вольную волюшку своему пугачевскому нутру. А для этого вст средства хороши-вст, вплоть до апологіи босячества и диффирамбовъ идейному и и тактическому хулиганству. Благо русская действительность, все наше проклятое прошлое и, въ частности, трижды проклятая война надлежащимъ образомъ отпрепарировали тотъ матеріалъ, который играетъ коронную роль при выполнении воли «героевъ» большевизма. И думается миъ, что тутъ именно-въ специфической подготовкъ русской «толпы» и въ безпредъльномъ приспособленчествъ большевизма-кроется ключь къ объяснению успъховъ послъдняго; равно какъ и охлаждение «толпы» къ эсъ-эрамъ или, если хотите, разочарование ими, смънившее почти повальное увлечение, началось съ того момента, какъ только партія наша открыто заявила, что «приспособляться» она вовсе не намърена, и что въ ея глазахъ далеко не «всъ средства хороши»...

«Героемъ, писалъ давно ужъ Михайловскій, мы будемъ называть человѣка, увлекающаго своимъ примѣромъ массу на хорошее или дурное, благороднѣйшее или подлѣйшее, разумное или безсмысленное дѣло... Самъ по себѣ онъ можетъ быть и полоумнымъ, и негодяемъ, и глупцомъ; ни мало не интереснымъ... Толпой мы будемъ называть массу, способную увлекаться примѣромъ, опять-таки высоко-благороднымъ или низкимъ, или нравственно-безразличнымъ».

Основнымъ моментомъ въ психологіи «толпы», играющей такую колоссальную роль въ такъ-называемыхъмассовыхъ движеніяхъ, а, стало быть, и въ революціяхъ, является неудержимая склонность подчиняться вельніямъ «героевъ», заражаться ихъ примъромъ, подражать имъ невольно, безсознательно. Но, чтобы «подражать невольно, безсознательно» необходимъ нъкоторый параличъ воли, относительное помрачение сознания. И то и другое находится № прямой связи съ «оскудъніемъ личной жизни»; -а это послъднее, въ свою очередь, обусловливается хроническимъ однообразіемъ впечатлѣній, монотоннымъ режимомъ каждо-дневнаго существованія, крайнею узостью интересовъ и занятій, сведенною къ мінітим'у духовною д'яятельностью. Позволю себъ напомнить то, что мнъ уже однажды привелось писать: «Чъмъ проще формула жизни, которая выпала на долю людей, образующихъ «толпу», чъмъ уже кругъ ихъ впечатленій, чемъ меньше струнъ звучить въ ихъ душт и чтмъ интенсивнте, наконецъ, направляется ихъ сознаніе на ограниченный кругъ интересовъ, тѣмъ больше тенденціи подражать и темъ больше готовности слъдовать, очертя голову, за какимъ-бы то ни было «героемъ» обнаруживаетъ толпа». А, согласитесь, что формула жизни русской «толпы»—и особенно солдатской «толпы» была и остается въ достаточной таки мъръ «простой» и «узкой». Вотъ почему эта «толпа» такъ легко поддалась «пассамъ» большевистскихъ «гипнотизеровъ». Вотъ почему она такъ слъпо исполняетъ волю большевистскихъ ясновидцевъ, лжепророковъ, факировъ и юродивыхъ. Ей говорять: Учредительное Собраніе—фетишь, и она послушно повторяєть: «фетишь». Ей внушають: всь, кто не съ большевиками — буржуи, контръ-революціонеры. И она, омеряченная, бездумно вторить: «контръ-революціонеры». Ей шепоткомъ подсказывають: грабь награбленное, гони саботажниковъ въ окопы, разстръливай соглашателей. И она, загипнотизированная, продълываетъ всъ отвъчающіе этимъ «наказамъ» жесты и тълодвиженія — «мимовольно, безсознательно»...

Я больше чъмъ далекъ отъ мысли утверждать, будто вся наша революція большевистскаго періода укладываєтся въ рамки только-что указанной схемы. Я знаю очень хо-

рошо, что тутъ параллельно дъйствуютъ и другія причины, какъ соціальныя, такъ и психологическія. Но одинъ изъ важнѣйшихъ Leitmotiv'овъ, несомнѣнно, тотъ, который установленъ Михайловскимъ въ ученіи о «Герояхъ и толпѣ». А другой изъ нихъ указанъ мною ниже.

### IV.

Есть у Иванова-Разумника небольшая, но интересно написанная книжка, подъ заглавіемъ «Что такое махаевщина?» Читалъ я эту книжку лѣтъ десять тому назадъ. И вотъ теперь, задумываясь надъ существомъ большевизма вообще и отношеній его къ интеллигенціи, въ особенности, я вспомнилъ работу Иванова-Разумника, вновь перечиталъ ее и пришелъ къ твердому убѣжденію, что большевизмъ есть самая доподлинная, распустившаяся махровымъ цвѣтомъ... махаевщина! Совѣтую уважаемому Разумнику Васильевичу просмотрѣть свою книжку, и я не сомнѣваюсь, что онъ, какъ человѣкъ съ чуткою и н теллек т у а ль н о ю совѣстью, согласится съ правильностью моего, возможно, не совсѣмъ пріятнаго для него, открытія...

Отвъчая на вопросъ, что такое махаевщина, Ивановъ-Разумникъ пишетъ:

«Махаевщина есть идеологія Lumpen-proletariat'а, идеологія чернорабочихъ, идеологія неквалифицированныхъ рабочихъ, идеологія безработныхъ; въ такомъ опредѣленіи во всякомъ случаѣ болѣе вѣрнаго, чѣмъ въ махаевскомъ саморекламированьи себя истинно-рабочей идеологіей».

Если вспомнить—спокойно, объективно, sine ira et studio и, главное, по совъсти и чести—на кого собственно опирается сейчасъ большевизмъ, кого онъ вдохновляетъ, къмъ держится на тронъ—если вспомнить всъхъ этихъ «деклассированныхъ» спекулянтовъ въ чуйкахъ, «спинджакахъ», косовороткахъ и сърыхъ шинеляхъ, всъхъ «мѣшочниковъ», всъхъ «сухопутныхъ матросовъ», наемныхъ янычаровъ и просто звърей, имъющихъ по какому-то недоразумъню обликъ человъка, то, volens-nolens, придется согласиться, что безпардонно рекламирующій себя большевизмъ есть та же махаевщина, т.-е. «идеологія Lumpen-proletariat'а» прежде всего и больше всего.

Охотно представляю, какъ тяжко чувствовать себя вътискахъ noblesse oblige и потому прекрасно понимаю, что Иванову-Разумнику трудно, очень трудно, согласиться сомной. Еще труднъе ему, конечно, примънить къ большевизму хотя бы слъдующія строки: «Махаевщина есть соединеніе въ одно аморфное цълое ближайшей и конечной цъли соціализма».

Въ тѣ дни—десять лѣтъ тому назадъ—когда даровнтый историкъ «русской общественной мысли» писалъ это, онъ строго различалъ ближайшія и конечныя цѣли соціализма и, несомнѣнно, сурово осуждалъ всякую попытку «соединять ихъ въ одно аморфное цѣлое»; а теперь онъ сталъ снисходителенъ и, повидимому, не только спокойно, но и одобрительно смотритъ на чисто махаевскіе эксперименты большевизма въ этомъ направленіи.

Да развъ только въ этомъ направленіи!

Послушайте, напримъръ, какъ сердито квалифицируетъ онъ тактику махаевщины:

«Хочетъ или не хочетъ махаевщина, но она является типичной демагогіей, что и должно создать ей взаимную симпатію всъхъ босяковъ, лобузовъ и хулигановъ».

Посмотрите, какъ насмѣшливо относится онъ къ надеждамъ махаевцевъ на «всемірную рабочую революцію», осуществляемую путемъ «международной конспираціи и единодушной акціи», и съ какою тонкою ироніей онъ вопрошаетъ, что будетъ «на другой день махаевской революціи», нисколько самъ при этомъ не сомнѣваясь, что «на другой день будетъ, вѣроятно, сильная неразбериха», ибо «захватить власть и имущество» не трудно, при наличіи опредѣленной силы, но... «какъ организовать тогда производство, какъ устроить общественную жизнь»?

Прочувствуйте надлежащимъ образомъ тотъ саркастическій тонъ, съ которымъ Ивановъ-Разумникъ говоритъ о «выборныхъ делегатскихъ комитетахъ въ каждой мастерской, отъ каждой фабрики», долженствующихъ, согласно принципамъ махаевской организаціи, покрыть густою сѣтью всю Россію, весь міръ, и символизировать собою «рабочую волю».

Прочтите, наконецъ, съ какимъ негодованіемъ и гнъвомъ обрушивается онъ на махаевщину за ея непочтитель-

ное отношеніе къ парламентаризму и всякимъ Навеаз Согриз Астамъ: «И это пишется—восклицаетъ Ивановъ-Разумникъ—въ самый разгаръ дѣятельности военно-окружныхъ и военно-полевыхъ судовъ, въ періодъ всеобщаго, равнаго, явнаго и массоваго убійства и разстрѣла россійскихъ гражданъ всѣхъ классовъ и всѣхъ сословій!.. И это говорится въ такое время, когда безработица гонитъ рабочаго на безумную, отчаянную экспропріацію, въ финалѣ которой виднѣется петля палача... По истинѣ нужна большая... отвага, чтобы въ такое время относиться съ высоты махаевскаго (не большевистскаго ли? В. Л.) величія котя бы къ Навеаз Согриз Асту, каковы бы ни были «язвы» буржуазно-демократическаго строя»...

Да, другъ Гораціо, много непредвидѣнныхъ, но поразительно созвучныхъ совпаденій бываетъ въ семъ подлунномъ мірѣ. Опростоволосились, до кретинизма и явной пошлости опростоволосились махаевцы. И понесли въ свое время вполнѣ заслуженную кару отъ «Зигфрида»,\*) испробовавшаго крѣпость своихъ соціалистическихъ «мечей» о наковальню махаевщины. Все это непреложно и никакому спору не подлежитъ. Ну, а большевики?

Развѣ не они объявили параментаризмъ «буржуазнымъ предразсудкомъ», а Учредительное Собраніе просто презрѣнною «Учредилкой»? Развѣ не они упразднили всѣ Habeas Corpus Act'ы, въ «самый разгаръ всеобщаго, равнаго, явнаго и массоваго убійства и разстрѣла россійскихъ гражданъ всъхъ классовъ и сословій»? Развъ не большевистская «Республика совътовъ» пытается утвердить на Руси «рабочую волю» при помощи цёлой сёти чисто махаевскихъ «выборныхъ делегатскихъ комитетовъ»? Развъ не большевики наболтали цълый ворохъ безотвътственныхъ фразъ о «всемірной рабочей революціи» и «единодушной акціи» на фонъ «международной конспираціи»? А кто «на другой день» октябрьскаго переворота превратиль всю россійскую дійствительность въ одну сплощную «неразбериху»? Кто, захвативши въ свои руки и власть и имущество, оказался злостнымъ банкротомъ въ дълъ «организаціи производства». и «устройства общественной жизни»? Кто, наконецъ, всю

<sup>\*)</sup> Употребляю образъ самого Иванова-Разумника.

тактику свою—вплоть до использованія такихъ сладковвучныхъ титуловъ, какъ «рабоче-крестьянское правительство»—базировалъ на «типичной демагогіи» съ цѣлью расположить, привлечь и привязать къ себѣ «всѣхъ босяковъ, лобузовъ и хулигановъ»? Кто, если не они же—большевики?

Почему же Ивановъ-Разумникъ молчитъ? Почему не смѣется, не иронизируетъ, не возмущается, не бичуетъ, не мечетъ громовъ и молній? Почему?..

Или его критическаго чутья хватило только на безпощадный разносъ махаевщины, и «мечъ Зигфрида» безпомощно опустился передъ лицомъ «дракона-Фавнера», перевоплотившагося въ большевизмъ? Тогда я позволю себъ указать на отношеніе большевизма къ интеллигенціи. Быть можетъ это выпрямитъ истолкователя интеллигентской «дущи», сорветъ съ глазъ его повязку, разсѣетъ чары. И авторъ книгъ «О смыслѣ жизни» и «Великія исканія» снова найдетъ самого себя: подыметъ «мечъ» и нанесетъ большевизму за отношеніе его къ интеллигенціи такой же сильный ударъ, какимъ онъ наградилъ за то же преступленіе махаевщину десять лѣтъ тому назадъ, когда... «такъ хороши, такъ свѣжи были розы»...

## V.

Въ эту, до-большевистскую, полосу своей литературнообщественной дѣятельности Ивановъ-Разумникъ считалъ сущимъ вздоромъ, плодомъ «невѣжества» и «маніакальности» такое, примѣрно, утвержденіе махаевцевъ: «Исторія есть классовая борьба за шкурные интересы; за шкурные же свои интересы борется и интеллигенція, которая не можетъ бороться за «народные интересы», противоположные ея интересамъ».

Въ ту пору Ивановъ-Разумникъ прекрасно понималъ, что интеллигенція есть понятіе «соціально-этическое», а не «соціально-экономическое», и потому считалъ ультранельпостью и «типичною демагогіей» заявленіе махаевцевъ, будто «интеллигенція есть классъ эксплуататорскій и типично анти-пролетарскій».

Тогда Ивановъ-Разумникъ съ чувствомъ естественной брезгливости расцънивалъ такіе, примърно, адаманты

и перлы махаевской мысли: «Грабежомъ живутъ не только владъльцы земли и фабрикъ, но и все образованное общество. Паразитную жизнь обезпечиваетъ не только владъніе капиталомъ, но и владъніе образованіемъ».

Тогда, приводя логически ad absurdum «маніакальную» увъренность махаєвцевь, будто только они являются «ангельски-нелицепріятной интеллигентской группой», а встие-махаєвцы—просто «эксплуататоры и обманщики», Ивановъ-Разумникъ очень остроумно биль махаєвщину ея же добромъ и, собравши въ одинъ букетъ вст ругательскіе эпитеты, которыми махаєвцы характеризовали интеллигенцію, писалъ: «Махаєвщина дурачитъ и растлтваєтъ довтрившихся ей рабочихъ, пользуясь самымъ вульгарнымъ бахвальствомъ, всевозможными обманными формулами и лживыми обтраніями».

Тогда Ивановъ-Разумникъ не находилъ достаточно словъ для квалификаціи того «истинно-махаевскаго» поли-тическаго шантажа, который сводился къ попыткъ убъдить рабочихъ, будто въ іюньскіе дни революціи 1848 года въ роли усмирителя французскаго пролетаріата, на ряду съ кулаками и лавочниками, выступилъ и цвътъ французской націи-революціонная интеллигенція, студенчество, учащаяся молодежь. Но... «это было давно»... А теперь, когда, взамънъ махаевщины, пришелъ большевизмъ, который, подобно шигалевщинъ Достоевскаго, «Цицерону выръзываетъ языкъ, Копернику выкалываетъ глаза, Шекспира побиваетъ камнями»-и все это, несмотря на сантиментально-елейныя рѣчи и истерическіе аллюры августѣйшаго Іудушки-Луначарскаго; теперь, когда, волею вождей большевизма, вся русская интеллигенція—за исключеніемъ, конечно, большевистской-разсматривается, какъ классъ, борющійся за свои шкурные интересы, противоположные народнымъ интересамъ; теперь, когда только идеологи большевизма, трактуются, какъ представители «ангельски-нелицепріятной интеллигентской группы», а всѣ остальные интеллигенты объявляются во всеуслышание врагами рабоче-крестьянскаго населенія Россіи; теперь, когда съ легкой, \* но запятнанной кровью руки техъ же «идеологовъ», внед-- ряется въ сознание широкихъ народныхъ массъ преступноподлая мысль, будто цвътъ русской націи, русская интеллигенція, выступала и выступаетъ въ роли «усмирительницы» рабочихъ; теперь, когда большевизмъ дѣйствительно выродился въ шигалевщину—«дурачитъ и растлѣваетъ довѣрившихся ему рабочихъ, пользуясь самымъ вульгарнымъ бахвальствомъ, всевозможными обманными формулами и лживыми обѣщаніями»—почему же теперь молчитъ Ивановъ-Разумникъ?.. Или онъ еще не видитъ этого? Или онъ живетъ на Марсъ?

## ·VI.

Въ своей «Исторіи русской общественной мысли» Ивановъ-Разумникъ квалифицируетъ все содержаніе исторіи русской интеллигенціи, какъборьбу съм вщанствомъво имя индивидуализма.

«Мъщанство, пишетъ онъ, это—у зость, плоскость, безличность... Интеллигенція и мъщанство, это двъ силы, дъйствующія въ діаметрально-противоположныхъ направленіяхъ, двъ непримиримо враждебныя силы».

Запомнимъ твердо эти слова. Они обязываютъ. Мало того. Они проливають свъть и на волнующую насъ сейчасъ проблему-проблему взаимоотношеній между большевизмомъ и интеллигенціей. А пока предлагаю вашему вниманію нижеслѣдующій бурно-пламенный отрывокъ, которымъ заканчивается статья Иванова-Разумника-нынъшняго Разумника, — статья «Двъ Россіи», напечатанная во второмъ номерѣ «Скиоовъ»: «Да, восклицаетъ онъ, -- на Руси крутить огненный вихрь. Въ вихръ соръ, въ вихръ пыль, въ вихръ смрадъ. Вихръ несетъ весеннія съмена. Вихрь на Западъ летить. Старый Западъ закрутить, завьетъ нашъ скинскій вихрь. И у кого есть крылья-тотъ перелетить въ Міръ Новый... Борьба безкрылыхъ съ крылатыми-исторія Міра, исторія челов'вчества, исторія революціи. И этой борьбой разд'єлены мы вст теперь несоединимо. Два стана, два завъта, двъ правды, двъ Россін».

Да. Безспорно. Два стана, два завѣта, двѣ Россіи. Но только не двѣ правды. Правда одна. А другая либо просто кривда—за нею весь Старый Міръ!—либо кривда прикрашенная, принаряженная въ кричащія одежды, безкрылая, хотя и воображающая себя крылатой: ее то Разумникъ, ослѣпленный вихремъ русской революціи, ея соромъ и

пылью, отождествиль съ подлинною правдой и очутился въ томъ станъ, гдъ всъмъ верховодитъ воинствующій большевизмъ...

Почему наша интеллигенція полтораста льть такъ страстно мечтала о революціи, такъ самоотверженно, съ эпическимъ героизмомъ, боролась за приходъ ея? Да только потому, что въ ней видъла она проявление соборной води къ творчеству новыхъ формъ общественнаго бытія, воли къ всестороннему раскрѣпощенію личности, къ могучему натиску «индивидуализма» на «мъщанство». Не забывайте, что интеллигенція и м'ящанство дв'я непримиримо враждебныя силы». А разъ вы этого не забыли, не въ силахъ забыть, то для васъ обязательнымъ становится непримиримо враждебное отношение и къ... большевизму. Ибо большевизмъ есть до извъстной степени прикровенная, а потому и самая зловредная, форма мъщанства, коллективнаго, массоваго, того самого мъщанства, которое такъ зло и геніально бичевалъ одинъ изъ самыхъ геніальныхъ представителей русской интеллигенціи, Герценъ. «Эта коллективная посредственность-писаль онъ,-ненавидить все ръзкое, самобытное, выступающее; она проводить надъ всемъ общій уровень»; она подобна «паюсной икръ, сжатой изъ миріадъ мъщанской мелкоты»; она заполонила собою всю жизнь, сверху донизу: «съ одной стороны мъщане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополіями, съ другой неимущіе м в щане, которые хотятъ вырвать изъ ихъ рукъ ихъ достояніе».

Такъ сказано у Герцена про Западъ—тотъ самый «Старый Западъ», куда сейчасъ будто бы летитъ нашъ «вихрь», несущій «весеннія сѣмена». Ну, а что можемъ мы сказать о Россіи? Есть ли у насъ серьезныя основанія думать, что она уцѣлѣла отъ язвы всеннвеллирующаго, алчнаго, прильнувшаго къ землѣ мѣщанства? Еще недавно, до пришествія и воцаренія большевизма, казалось, что—да, уцѣлѣла. Тогда на самомъ дѣлѣ и вѣрилось и думалось: два завѣта у насъ, двѣ Россіи, Россія ветхаго и Россія новаго человѣка. А теперь, въ пору разцвѣта оголенныхъ до цинизма инстинктовъ, когда въ замирающихъ волнахъ «огненнаго вихря» бурлитъ лишь муть да накипь, а все подлинно человѣческое либо молчитъ, безвольное и расте-

рянное, либо силится выпрямить свою измученную, охаенную душу,—теперь начинаеть брать сомнъніе: гдъ два завъта? гдъ двъ Россіи? Какъ будто нътъ ихъ. Затуманились. Поблекли въ «смрадъ» «огненнаго вихря». И четко вырисовываются только два стана—не тъ, что были раньше, съ двумя завътами Россіи стараго и Россіи новаго міра, а самые вульгарные, прозаичные: въ одномъ—мъщане-собственники, задыхающіеся отъ затаенной ненависти и невысказанной злобы, а въ другомъ—неимущіе мъщане, эфемерные господа положенія съ плоскою, воистину мъщанскою, большевистскою «правдой» въ головъ.

Я больше чъмъ далекъ отъ настроенія блистать парадоксами: не до парадоксовъ теперь. Но пусть люди, не заглушившіе въ себъ безповоротно способности критически мыслить, пусть скажутъ мнъ, чъмъ собственно большевизмъ «красенъ», что дълаетъ его близкимъ сердцу боль ш евистскихъ массъ, гдв не всв же представители Lumpenproletariat'a, а имъются и настоящіе квалифицированные пролетаріи? Для меня отвътъ тутъ можетъ быть только одинъ: его «узкая и плоская» идеологія; его тенденція все подвести «подъ общій уровень»; его готовность, по крайней мъръ, на словахъ, все сложить подъ нози «неимущихъ мъщанъ»; или, короче: его мъщанство. Мъщанствомъ, на мой взглядъ, пропитанъ онъ насквозь; хотя и исполненъ фанатизма. Это-не contradictio. Это-печальная правда. Ибо есть, должны быть, и фанатики мъщанства, какъ есть, напримъръ, мъщане соціализма. Большевизмъ фанатиченъ въ своемъ мъщанствъ отъ соціализма. Онъ неистовствуетъ. И это его неистовство расцънивается порою, какъ революціонное дерзаніе, какъ «огненный вихрь», какъ титаническое устремленіе въ «Новый Міръ». Пустыя, жалкія слова! Слѣпое, смѣшное увлеченье! Минутами просто диву даешься, видя до какихъ геркулесовыхъ столбовъ слъпоты доходитъ это увлеченье. Возьмите хотя бы того же Иванова-Разумника. Онъ пресерьезно думаеть, что вст, кто не со «скинами», представляютъ собой ни больше ни меньше, какъ «утиное стадо», которое «испугано грозой и бурей революца», «въ грозъ видитъ только грязь, не чуетъ за грязью живительнаго вихря, несущаго весеннія сѣмена» и посему... «злобно щиплетъ лебедей». Такъ прямо и пишетъ: «лебедей», не допуская даже и возможности нескромнаго вопроса: Кто жъ эти «лебеди»? Укажите, ради Бога! Облегчите истомленную въ поискахъ душу...

Итакъ:

Большевизмъ является идеологіей не только Lumpenprolètariat'a, но и «неимущихъ мѣщанъ». Этимъ опредѣляется его отношеніе къ интеллигенціи. Этимъ же опредѣляется и ея отношеніе къ нему. Не забудемъ, что «интеллигенція и мѣщанство—двѣ непримиримо враждебныя силы»...

## TOWN HOLD STANKING VII.

Возвращаюсь вновь къ сопоставленію большевизма -сегодняшнихъ дней съ махаевщиной.

Все тотъ же Ивановъ Разумникъ, характеризуя пріемы мышленія и аргументаціи вождей махаевщины, писалъ:

«Итакъ, иногда пренебрежение къ фактамъ, иногда подтасовка фактовъ и чрезвычайно «своеобразное» (то юмористическое, то вызывающее брезгливость) ихъ толкование—вотъ двъ постоянныя внъшнія черты махаевщины».

Или: «Пренебреженіе къ фактамъ, извращеніе и замалчиванье ихъ—самое сильное оружіе въ махаевскомъ арсеналѣ; нѣкоторымъ объясненіемъ и оправданіемъ этого можетъ служить истинно-махаевское невѣжество» (въ другомъ мѣстѣ слово «невѣжество» замѣнено словами «научная безграмотность»).

И наконець: «Извращеніе исторической перспективыпостоянный махаевскій пріемъ».

Я утверждаю, что все, сказанное здѣсь о махаевщинѣ, можно полностью примѣнитъ къ большевизму. Считаю однако необходимымъ сдѣлать одну существенную поправку къ резолюціи Иванова-Разумника.

Пренебреженіе къ фактамъ, искаженіе, подтасовка, замалчиванье ихъ врядъ ли можетъ считаться только «внѣшнею чертой», и врядъ ли эта дѣйствительно «своеобразная» черта можетъ быть объяснена только невѣжествомъ, хотя бы и «истинно-махаевскимъ». Нѣтъ, думается мнѣ, дѣло тутъ будетъ посерьезнѣе, и объясняется оно, въ первую голову, если не полнымъ отсутствіемъ, то, во всякомъ случаѣ, весьма слабымъ развитіемъ двухъ в н у т

реннихъ чертъ, наиболье характерныхъ для душевнаго склада интеллигентовъ: я имъю въ виду совъсть вообще и интеллектуальную совъсть, въ частности.

Итакъ, невъжество—а иногда и просто «научная безграмотность»—и совъсть на ущербъ, совъсть вообще и интеллектуальная, въ частности,—вотъ «двъ постоянныя» в н у т р е н н і я черты махаевщины. Онъ же, повторяю, типичны для большевизма нашихъ дней. И здъсь я имъю опять таки въ виду не «толпу» большевизма, а его интеллигенцію всъхъ ранговъ и степеней,—лидеровъ, вождей, пропагандистовъ и агитаторовъ, идеологовъ, публицистовъ и сотрудниковъ «совътской» прессы.

Что прежде всего бросается въ глаза при сколько-нибудь внимательномъ и, главное, честномъ, непредвзятомъ ихъ рѣчамъ и писаніямъ? Упрощенотношеніи къ ность мысли, нарочитая тенденція къ примитивамъ и въ постановк вопросовъ, и въ ръшенін ихъ, и въ аргументахъ; затъмъ: столь же нарочитое упрощеніе и искаженіе идей и аргументаціи политическихъ противниковъ большевизма; и наконецъ: безцеремонная, эквилибристически--«свободная» игра такими понятіями, какъ интернаціоналъ, соціализмъ, революція, гражданская война, демократія, народовластіе, диктатура, международная солидарность, классовые интересы и т. д. и т. д. все въ зависимости отъ общеполитическаго момента, все въ цъляхъ демагогіи, т. е. наиболье успъшнаго и быстраго использования устремленій и вождъленій взбунтовавшейся стихіи.

И такому содержанію рѣчей и писаній всецѣло отвѣчаеть форма ихъ—циничный, наглый тонъ и хлесткій, вульгарный языкъ во вкусѣ героевъ Хитрова рынка и въ духѣ балаганнаго острословія. Маломальски—культурному, интеллигентному человѣку достаточно просмотрѣть два-три десятка номеровъ «Правды» или «Соціалъ-демократа», не говоря уже о «Красной Газетѣ», чтобы восчувствовать просто хотя бы только обоняніемъ—всю объективную правду моихъ словъ и отъ души пожалѣть прекрасный русскій языкъ за то безпримѣрное издѣвательство, которое надъ нимъ учиняетъ большевистская «интеллигенція»; до такого приспособленія къ навыкамъ площади и рынка ни одна партія въ мірѣ—даже партія «Русскаго Знамені» и

«Кузькиной Матери»—еще не доходила. И въ этомъ отношеніи манера мышленія и форма річи коронованных вождей большевизма, Ленина и Троцкаго, является лишь недосягаемымъ идеаломъ для ихъ «учениковъ» и прозелитовъ. Даже наиболье, казалось бы, культурные изъ нихъ слились полностью съ «толпой» решительно во всемъ: и мыслями, и настроеніемъ, и способами «выраженія ощущеній» своихъ. За доказательствами далеко ходить не придется. Вотъ, напримъръ, отрывокъ изъ статьи М. Покровскаго-человъка, какъ мнъ еще недавно думалось, дъйствительно и умнаго, и образованнаго, и совъстливаго-противъ эсъ-эровъ и меньшевиковъ съ Л. Мартовымъ во главъ: «Партія «пролетаріата» въ ковычкахъ идетъ вмѣстѣ съ партіей богатаго мужика безъ всякихъ ковычекъ. Партія вчерашняго интернаціоналиста Мартова связала себя съ партіей вчерашнихъ калединцевъ и сегодняшняго Савинкова. Люди, въ октябрѣ прятавшіе свою политическую трусость подъ заявленіемъ, что они «не хотять проливать крови рабочихъ», подають руки темъ, чьи руки по локоть въ крови. Чтобы не смыть (не смоешь никогда), а хоть замазать эту Кровь, нужна лавина грязи-и Л. Мартовъ источаетъ грязь изо встхъ поръ». Здтсь въдь, что ни слово, то пошлый, затасканный трафаретъ, нищенски-жалкая безвкусица, уличный лубокъ, краски для котораго можно свободно, по самой сходной ціть, достать въ любой москательной лавочкі вульгарнъйшаго «большевизма» (въ ковычкахъ)). И это пишетъ интеллигентный человъкъ, ученый, авторъ серьезныхъ трудовъ по исторіи! Неужели М. Покровскій въритъ тому, что написаль? Сомнъваюсь что-то. Или онъ просто въ горячечномъ бреду и нуждается въ помощи гуманнаго психіатра...

Слѣдуетъ ли изъ в сего здѣсь сказаннаго о большевистской интеллигенціи, что нѣтъ въ ея средѣ людей научнограмотныхъ, образованныхъ, или же искренно убѣжденныхъ въ правотѣ своей и просто честныхъ?

Ну, разумъется, ничуть не слъдуетъ, и я вовсе не думаю изображать всъхъ большевистскихъ интеллигентовъ какими-то романтическими злодъями. Нисколько. Во-первыхъ, потому, что всякое правило имъетъ исключеніе. А, во вторыхъ, кому неизвъстно, что иногда ущербленная

мысль прекрасно сочетается съ несомивнию, порой фанатическою убъжденностью, а ущербленная совъсть—если не просто безсовъстность—великольпно уживается съ недюжиннымъ умомъ и разностороннею научной эрудицей? Въ этомъ отношеніи станъ большевистскихъ «идеологовъ» особенно богатъ яркими иллюстраціями. Настолько яркими, что, вспоминая ихъ, невольно задаещься вопросомъ: а не имълъ ли гетевскій Мефистофель въ виду вождей нашего большевизма, когда обратился къ «Духу свъта» со слъдующимъ саркастическимъ упрёкомъ на счетъ человъка:

Ein wenig besser würd'er leben, Hätt'st du ihm nicht das Himmelslicht gegeben; Er nennt's Vernunft und braucht's allein, Nur thierischer als jedes Thier zu sein?

Чтобы доставить удовольствіе большевикамъ, я процитировалъ эти строки по-нъмецки; въ вольномъ же переводъ Холодковскаго на русскій языкъ онъ гласять:

Когда бы ты его не вздумалъ одарить Хваленой «искрою святого разумънья», Чтобъ изъ семьи скотовъ скотиной первой быть, Онъ лучше бъ жилъ стократъ, безъ всякаго сомнънья...

Возможно, что я и ошибаюсь; но, оцѣнивая съ доступнымъ мнѣ спокойствіемъ, рѣчи, писанія и особенно дѣйствія «идеологовъ» и «политиковъ» большевизма, я все больше и больше прихожу къ выводу, что они, въ лучшемъ случаѣ, люди ненормальные, нѣчто вродѣ ломброзовскихъ матто и довъ, отличавшихся «децентрализаціей я, распаденіемъ индивидуальности, какъ бы возстаніемъ низшихъ индивидуальностей противъ законнаго господства цѣлаго я» (Н. К. Михайловскій). И вотъ, думая такъ, вновь задаешься вопросомъ: а есть ли у большевиковъ подлинная интеллигенція? Не является ли большевистская интеллигенція понятіемъ соціально-патологическимъ, а отнюдь не соціально-этическимъ?..

## VIII.

Разръшите подвести краткіе итоги.

У дейно большевизмъ выродился въ идеологію Lumpenproletariat'а и пролетарскаго мѣщанства; тактически онъ-типичная демагогія. Нарочитая упрощенность мысли и столь же нарочитая прямолиней ность д в йствій обезпечили «героямъ» большевизма временный успѣхъ у специфически отпрепарированной всѣмъ ходомъ русской жизни «толпы». Симплицизмъ и нищета большевистской «теоріи» дълаеть ее доступной и близкой темнымъ, безсознательнымъ и малосознательнымъ массамъ. А недобросовъстность и аморализмъ большевистской «практики» открываетъ полный просторъ свободному выявленію примитивныхъ и ирраціональныхъ влеченій техъ же массъ. Склонивши предъ взбунтовавшейся стихіей и разумъ, и волю, и совъсть, и честь, большевизмъ пошелъ по пути всесторонняго приспособленія къ «естественному ходу вещей» и тёмъ самымъ отказался отъ той роли, которая падаетъ на долю сознанія въ процессъ «дъланья исторіи». А это, неизбъжно, должно было поставить его въ непримиримо-враждебныя отношенія ко всему, что идеть и дів ствуеть въ жизни подъ знакомъ и подъ стягомъ двуединаго сознанія—истины и справедливости. Отсюда-его маніакальная ув'єренность въ томъ, что нътъ интеллигенціи внъ большевизма; отсюда его садически-дикія гоненія на интеллигенцію, приравненную къ «буржуямъ»; о наконецъ, и ущербленность его собственной интеллигенціи.

Большевизмъ долженъ преслѣдовать интеллигенцію. Ибо она—тормазъ его успѣхамъ, угроза его власти, источникъ живой воды, раскрѣпощающей «толпу» отъ большевистскаго гипноза, и въ то же время—не менѣе живой укоръ для самой большевистской интеллигенціи, поскольку въ ней теплятся еще остатки безкорыстной мысли и неопороченной совѣсти.

Большевизмъ не можетъ равнодушно, безъ злопыхательства и злобы относиться къ тому соціально этическому слою русскаго общества, которому Михайловскій посылалъ свое высоко-человѣчное напутствіе: «Блаженны вы, если не промѣняли рубля на ярко вычищенный грошъ, если не продали будущаго ради интересовъ минуты и вершка; блаженны вы даже, если поносятъ васъ, и изженутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще».

Большевизив обязанъ-и ех officio, и спассиія жи-

вота своего ради-называть всю инакомыслящую соціалистическую интеллигенцію сборищемъ «саботажниковъ», «контръ-революціонеровъ», «враговъ народа». Ибо для большевизма «саботажники» всь, кто отказывается сознательно, по чувству чести и долга-дълать или хотя бы только поддерживать его разрушительное дело. Ибо людямъ, поставившимъ на карту всъ завоеванія русской революцій, удобно, выгодно называть «контръ-революціонерами» всѣхъ, кто вскрываетъ подлинное нутро азартныхъ, зарвавшихся, безумныхъ игроковъ. Ибо кому же называть насъ «вратами народа», какъ не подлиннымъ врагамъ демоса и друзьями Lumpenproletariat'а - его идеологамъ, панегиристамъ, попустителямъ и высокимъ покровителямъ? Но пусть. Пусть «поносять, и изженуть, и рекуть всякь золь глаголт на мы джуще». Исторія насъ разсудить. А напутствіе учителя укрѣпитъ нашъ духъ. Исполняя его завътъ-нетрудно жить, легко и умирать...

В. В. Лункевичъ.

# Финансовая политика большевистской власти.

Ī.

«Глазомъръ, быстрота и натискъ l» вотъ характерныя особенности большевистской политики и тактики.

«Не обсуждая», въ нѣсколько минутъ, они въ Брестѣ подмахнули смертный приговоръ надъ будущностью Россіи, а черезъ недѣлю на тысячномъ съѣздѣ Совѣтовъ менѣе, чѣмъ въ теченіе полусутокъ ратификовали его, да ужъ, кстати, перенесли столицу изъ Петрограда въ Москву и избрали новый «законодательный» органъ, именуемый Центральнымъ Исполнительнымъ Комитетомъ.

Эту тактику большевики перенесли и въ свое «святая святыхъ», въ интимныя тайники своей партіи.

Собрались, преимущественно изъ Петрограда, 42 большевика-делегата, объявили себя общепартійнымъ сътздомъ, и съ головокружительной быстротой покончили съ крупнъйшими для всякой политической партіи вопросами: 1)одобрили внъшнюю, фактически предательскую и для Россіи, и для союзниковъ нашихъ, и для всего международнаго пролетаріата политику своихъ вождей; 2) перестали называть себя соціаль-демократической рабочей партіей и объявили себя «коммунистами»; сначала измѣнивъ программъ, они тутъ же измънили эту программу: эти бывшіе соціаль-демократы, ныньшніе коммунисты, видите ли, не являются противниками парламентскаго республиканскаго режима, построеннаго на основъ всеобщаго избирательнаго права, но высшей, архидемократической формой государственнаго устройства считають республику Советскую, где верховная власть принадлежить классовымь, революціоннымъ Совътамъ Рабочихъ и Крестьянскихъ Депутатовъ.

Не только наука государственнаго права, но и международная соціалистическая мысль обогатилась волею коммунистической партіи новымъ юридическимъ понятіемъ. Для иностранныхъ соціалистовъ, не исключая и крайнихъ лѣвыхъ, Совѣтская Республика безъ опредѣленія избирательныхъ принциповъ даже въ предѣлахъ рабочаго класса, является, дѣйствительно, новымъ, совершенно неожиданнымъ государственно-правовымъ институтомъ, особенно въ пониманіи коммунистовъ-большевиковъ.

Мы, русскіе, имъли несчастье убъдиться на горькомъ, роковомъ опытъ, что значитъ Совътская власть въ рукахъ большевиковъ. Вся Россія, отъ мала до велика, знаетъ теперь, что Совътская власть не есть власть рабочихъ и крестьянъ, не есть власть даже болье или менъе значительной группы рабочаго класса, а есть власть центральнаго комитета партіи коммунистовъ (большевиковъ). Отсюда и «всъ качества» ея. Мы не будемъ ихъ перечислять. Но большевистская Совътская власть выявила одно качество, мимо котораго никакъ нельзя пройти.

Пятимъсячная политика большевистской власти отчетливо показала всъмъ и каждому, что это есть власть самодержавная, ни передъ чъмъ и ни передъ къмъ не отвътственная. Совътъ Народныхъ Комиссаровъ, именуя себя «рабоче-крестьянскимъ правительствомъ», въ конечномъ итогъ правитъ страной по собственному произволу и усмотрънію. Онъ не только не считается съ волею рабочихъ и крестьянъ, не только не даетъ имъ никакого отчета о своей дъятельности, не спрашиваетъ ихъ согласія, ихъ мнънія при ръшеніи важнъйшихъ, роковыхъ для страны и революціи вопросовъ, но не даетъ отчетовъ даже Съъздамъ Совътовъ, даже избранному ими Центральному Исполнительному Комитету.

II.

Но нигдѣ безотвѣтственность, безконтрольность такъ ни гибельна, такъ ни пагубна для страны, какъ въ области государственной финансовой политики. Гласность, публичность, подконтрольность государственнаго бюджета—слишкомъ общепризнанное, элементарное требованіе, чтобы въ ныпѣшнее время, да єще въ «соціалистическомъ отечествѣ»

напоминать о немъ. Однако приходится сказать, что въ данномъ случав даже правительство Николая Романова, какого-нибудь шаха персидскаго или султана турецкаго поступало и поступаетъ куда демократичнъе, чъмъ правительство Ленина и Троцкаго. Большевики пять мъсяцевъ козяйничаютъ въ странъ, безъ счета и мъры расходуютъ колоссальныя денежныя суммы изъ государственнаго, нынъ народнаго, сундука. Между тъмъ, никто, даже Совъты, которымъ по дъйствующей большевистской конституціи принадлежитъ вся полнота власти въ центръ и на мъстахъ, не знаетъ, откуда Совътъ Народныхъ Комиссаровъ беретъ огромныя денежныя суммы, какъ велики наши государственные доходы и расходы, куда, на что, къмъ и по какимъ основаніямъ тратятся рессурсы народной казны.

Обо всемъ этомъ въ «соціалистическомъ государствѣ» приходится судить по догадкамъ, предположеніямъ, по случайнымъ свѣдѣніямъ офиціальной печати, по разнымъ косвеннымъ признакамъ.

«Разсудку вопреки» большевики полной тайной окружили свою финансовую политику. Но деньги очень сильное и опасное средство. Нельзя допустить, чтобы этимъ средствомъ свободно, по собственному усмотрѣнію и произволу, распоряжались органы государственной власти. Вездѣ и всюду, даже въ странахъ съ неограниченной самодержавной властью, считается обязательнымъ добываніе государственныхъ средствъ, пріемы, формы и способы ихъ расходованія поставить въ извѣстные предѣлы, въ рамки, заранѣе опредѣленныя тѣмъ или инымъ закономъ. Нѣтъ во всемъ мірѣ государства, не имѣющаго того или иного бюджетнаго права.

Лишь большевистская, соціалистическая, архидемократическая власть обходится безъ такого права. Правда, время боевое, революціонное, нѣтъ ни времени, ни возможности большевикамъ обзаводиться какими-то бюджетными законами. Власть исполнительная и власть законодательная вся въ рукахъ своихъ, надежныхъ людей; они сумѣютъ сговориться и впослъдствіи... по домашнему, какъ-будто дѣло идетъ объ ихъ собственномъ кошелкъ!

Но даже большевики чувствують, что, живя бокъ-о-бокъ

съ демократизированными западно-европейскими государствами, нельзя править страной безъ всякаго, даже только для виду установленнаго, контроля надъ государственными финансовыми операціями. И большевистская конституція предусматриваетъ финансовый контроль со стороны Центральнаго Исполнительнаго Комитета Совътовъ, но только контроль «послѣдующій». Такой контроль предусматривался и пресловутой Бульпинской конституціей. Право послѣдующаго контроля надъ государственными доходами и расходами было милостиво предоставлено и приснопамятной Государственной Думъ. Но даже тогда дъло обстояло демократичнъе, потому что было какое-то бюджетное право. Последующій контроль безь бюджетных законовь, на языкъ людей, не дишенныхъ простого здраваго смысла, означаетъ полное отсутствіе какого бы то ни было финансоваго контроля.

Фактически большевики орудуютъ съ огромными денежными рессурсами народной казны въ темную.

### III.

Между тъмъ, доподлинно извъстно, что большевики мало стъсняются съ государственными денежными средствами, черпаютъ деньги изъ казеннаго сундука полной «хозяйской рукой», расходуютъ не сотни милліоновъ, не милліарды, а десятки милліардовъ рублей. По крайней мъръ, въ «Извъстіяхъ» чернымъ по бълому было напечатано, что «если сейчасъ заключимъ миръ и демобилизуемъ всю армію, то на 1918-й годъ потребуется на общіе расходы 26 милліардовъ рублей».

Миръ заключенъ, армія демобилизована; большевики обязались нѣмцамъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ заплатить подъвидомъ разныхъ «возмѣщеній» контрибуцію въ 8 милліардовъ рублей. Россія никакъ не сможетъ, очевидно, узнать, въ какой валютѣ придется уплачивать контрибуцію—въ бумажной или въ золотой. Допустимъ лучшій, мало вѣроятный случай, что єъ нѣмцами мы тоже будемъ расплачиваться бумажками. Тогда на 1918 годъ совѣтской власти потребуется ни больше, ни меньше, какъ 34—35 милліардовъ рублей. Цыфра прямо-таки сказочная, умопомрачительная!

Однако комиссаръ по финансовымъ дѣламъ г. Гуковскій недавно въ засѣданіи Центральнаго Исполнительнаго Комитета опредѣлилъ расходы на 1918-й годъ въ суммѣ 80—100 милліардовъ рублей. Это ужъ, дѣйствительно, цыфры «астрономическія». И напрасно г. Бухаринъ назвалъ докладъ Гуковскаго обычнымъ министерскимъ докладомъ. Врядъ-ли въ исторіи всей Европы можно разыскать такого другого министра финансовъ, который осмѣлился бы выпалить такія сногсшибательныя цыфры.

На голову каждаго гражданина Россійской Совѣтской Федеративной республики безъ Арменіи, Украйны, Бессарабіи, Польши, Литвы, Курляндіи, Лифляндіи, Эстляндіи и Финляндіи придется въ 1918 году не менѣе 1000 рублей государственныхъ расходовъ; на крестьянскую семью въ 8 человѣкъ падетъ этихъ расходовъ за годъ восемь тысячъ рублей.

Только большевистская фантазія способна переварить подобную финансовую эквилибристику.

Въ довоенное время вся наша ежегодная національная доходность исчислялась въ суммъ 15 милліардовъ рублей. Послѣ Брестскаго мира, отторгнувшаго отъ Россіи третью и богатѣйщую часть, національная доходность понизилась по меньшей мѣрѣ до 6 милліардовъ рублей. Если учесть почти полное крушеніе фабрично-заводской промышленности, сильное пониженіе производительности сельскаго хозяйства, то самые правовѣрные коммунисты не рискнутъ опредѣлить размѣры народнаго дохода на 1918-й годъ въ суммѣ, превышающей и 5 милліардовъ рублей золотомъ, приблизительно 50 милліардовъ рублей по теперешнему курсу бумажнаго рубля.

Если бы все сплошь населеніе нашего соціалистическаго отечества отказалось на цѣлый годь отъ пищи, питья, одежды и всѣхъ прочихъ расходовъ, а только работало бы день и ночь и всѣ свои доходы отдавало бы въ полное распоряженіе большевистской власти, то послѣдняя еле собрала бы и половину потребной ей денежной суммы.

За первые пять мѣсяцевъ своего владычества большевистской власти, помимо покрытія «общихъ расходовъ», пришлось содержать и демобилизовать огромную армію на внѣшнемъ фронтѣ, пришлось вести непрерывную ожесто-

ченную войну по всему необъятному внутреннему фронту, и не безуспѣшно. А вѣдь еще Наполеонъ сказалъ, что для военныхъ успѣховъ необходимы всего лишь три вещи: во-первыхъ, деньги, во-вторыхъ, деньги и, въ-третьихъ, деньги.

А потому мы врядъ-ли ошибемся, если скажемъ, что за первые пять мъсяцевъ своего управленія страной большевики истратили по меньшей мъръ 15 милліардовъ рублей. Большевистская власть за пять мъсяцевъ израсходовала на 3 милліарда больше, чъмъ правительство Николая II—за первый, 1915-й, годъ войны, и на полмилліарда больше, чъмъ потрачено было за весь второй, 1916-ый, военный годъ.

Столь ненавистное большевикамъ Временное Правительство Керенскаго и Чернова тратило народныхъ денегъ ежемъсячно вдвое меньше, чъмъ правительство Ленина и Троцкаго. Откуда же брала и продолжаетъ брать большевистская совътская власть безумно огромныя, чудовищныя денежныя суммы?

## IV.

Временное Правительство приняло власть въ тоть моменть, когда казначейские сундуки оказались совершенно пустыми, обремененными лишь огромными внъшними и внутренними долговыми обязательствами, когда разбойничій податной насосъ самодержавной власти вытянуль изъ народа послъдніе соки.

Между тѣмъ, расходы предстояли огромные: надо было перестранвать жизнь громаднаго государства сверху до низу, вести внъшнюю войну силами 10—12 милліонной арміи. Безъ денегъ, и большихъ денегъ, нельзя было обойтись ни одного дня, ни одного часа, ни одной минуты.

Потребовалось огромное напряжение силъ, чтобы миновать полнаго финансоваго краха. Сейчасъ же было приступлено къ кореннымъ реформамъ въ области податного обложения, имѣвшимъ въ виду переложить тяжесть податного обремени съ ослабленныхъ плечъ трудящихся массъ на имущія группы населенія. Декретами Временнаго Правительства былъ введенъ высокій налогъ на военную прибыль торговцевъ, фабрикантовъ и заводчиковъ, удвоены ставки прогрессивно-подоходнаго обложенія, вводилась вы-

сокая пошлина на наслъдства. Имълось въ виду націонадивировать цълый рядъ промышленныхъ отраслей. Однако,
чтобы всъ эти мъропріятія ощутительно оказали свое вліяніє на состояніє государственныхъ финансовъ, необходимо
было создать соотвътствующій своему назначенію служебный податной аппаратъ, необходимо было организованное
содъйствіе населенія всей страны. На все это требовалось
время, а деньги нужны были ежеминутно, ежечасно.

Въ трудныя критическія минуты на экстренныя военныя нужды пришлось прибъгать къ внѣшнимъ займамъ въ сююзныхъ намъ странахъ. Въ тѣ времена Россія заграницей еще пользовалась кредитомъ, въ тяжелыя минуты получала оттуда помощь, хотя сравнительно въ ограниченныхъ размърахъ.

Чтобы тавъ или иначе пополнить пустовавшій казенный сундукъ, Временное Правительство выпустило внутренній заемъ, такъ-называемый «Заемъ Свободы», въ 3 милліарда рублей номинальныхъ на условіяхъ, сравнительно очень льготныхъ для покупателей облигацій.

«Заемъ Свободы» могъ имъть двоякое значеніе. Онъ далъ бы въ руки Правительства денежныя средства, безъ которыхъ немыслимы ни на минуту закръпленіе военныхъ завоеваній и вооруженная защита свободы и независимости страны отъ нападеній извнъ.

Успъхъ «Займа Свободы» удержалъ бы революціонную власть отъ новыхъ выпусковъ бумажныхъ денегъ, чемъ въ значительной степени предотвратилась бы та безумная, бъщеная скачка вверхъ цънъ на всъ товары, какую намъ и теперь приходится наблюдать. Въ то же время не ухудшились бы условія для возстановленія нормальнаго положенія денежнаго обращенія внутри страны, что въ наши дни должно быть альфой и омегой внутренней здоровой экономической политики. Однако, заемъ шелъ туго. Русская буржуазія, еще недавно благословлявшая разбойничью финансовую политику старой самодержавной власти, встрътила заемъ чрезвычайно холодно и сдержанно; она, нынѣ начинающая заигрывающе поглядывать въ сторону большевистской власти, не хотъла давать своихъ капиталовъ праз вительству, наполовину состоявщему наъ представителей крестьянь и рабочихъ.

Съ другой стороны, противъ «Займа Свободы» повели ожесточеннъйшую агитацію большевики и большевиствующіе львые с.-р., стремившіеся во что бы то ни стало, за какую угодно цьну, поставить Правительство въ безвыходное положеніе и свалить его.

Это дълали тъ самые большевики, которые потомъ, очутившись у власти и аннулировавши всъ государственные займы, облигаціи «Займа Свободы» объявили кредитными билетами, чъмъ неожиданно подарили растерявшейся, оторопъвшей русской буржуазіи больше двухъ милліардовърублей.

Въ результатъ двойного саботажа подписка на заемъ шла медленно, безъ всякаго оживленія и подъема.

А деньги нужны были сейчасъ же, безъ всякаго промедленія. И новая власть, подъ давленіемъ тяжелой безыс-ходной необходимости, принуждена была обратиться къ роковому печатному станку.

За восемь мѣсяцевъ управленія страной Временное Правительство выпустило бумажныхъ денегъ всѣхъ родовъ и видовъ въ общемъ на сумму почти въ 7 милліардовъ рублей.

По послѣднему отчету Государственнаго банка на 23 октября 1918 года, въ странѣ обращалось бумажныхъ денегъ уже на сумму 18.917 милліоновъ рублей.

Въ результатъ чрезвычайнаго выпуска бумажныхъ денегъ значительно понизился курсъ рубля на внутреннемъ и внъшнемъ рынкахъ, вадорожали всъ товары. Всякій дальнъйшій выпускъ бумажныхъ денегъ—прямая угроза катастрофой всей промышленной экономической жизни страны, угроза полнаго крушенія всъхъ устоевъ русской революціи. Наступилъ моментъ жертвенности, героическихъ усилій всего живого, творческаго, центростремительнаго.

V.

Совершился октябрьскій переворотъ, пришла новая власть съ многообъщающими, широковъщательными, соблазнительными лозунгами. Съ первыхъ же шаговъ ей потребовались сказочныя по размърамъ денежныя суммы. Гдъ и какъ ихъ взять?

Чтобы хоть сколько-нибудь смягчить катастрофиче-

скую гипертрофію нашего бумажно-денежнаго обращенія— диктовалось съ непреложной ясностью опредѣленное направленіе русской финансовой политики: сократить до возможнаго минимума дальнѣйшій выпускъ кредитныхъ билетовъ, мобилизовать всѣ силы страны къ постепенному изъятію изъ обращенія бумажныхъ денежныхъ знаковъ.

Большевистская же власть, вольно и невольно, «разсудку вопреки» приняла прямо обратный, до очевидности гибельный для нея самой, для всей страны и революціи, курсъ. Свою, отнынъ незабвенную въ исторіи, финансовую соціалистическую политику большевики начали въ того, что объявили Россію полныйъ банкротомъ.

Государственная задолженность наша, дъйствительно достигла небывалыхъ, колоссальныхъ размѣровъ—64 милліардовъ рублей, изъ которыхъ 16 милліардовъ—составляютъ долги внѣшніе, 48 милліардовъ—прямыя и косвенныя внутреннія долговыя обязательства. Только процентовъ по втимъ долговымъ обязательствамъ надо платить не меньше  $3^{1}/_{2}$  милліардовъ рублей въ годъ, что равняется всему нашему довоенному годовому государственному бюджету.

Раздълаться съ такой чудовищной задолженностью обычными, доселъ практиковавшимися пріемами и путями представляется совершенно невозможнымъ и физически невыполнимымъ. Явно назръвала необходимость какого-то международнаго соглашенія о погашеніи взаимныхъ долговыхъ обязательствъ, тъмъ болъе, что въ связи съ міровой военной катаст офой страшно выросла задолженность не только государ твъ, непосредственно втянутыхъ въ военный водоворотъ, но даже странъ нейтральныхъ.

Большевики поступили иначе, по-своему, по методу карахановскому. Не долго думая и почти «не обсуждая», Совътъ Народныхъ Комиссаровъ і января 1918 года принялъ декретъ, объявляющій всѣ государственные долги Россіи, сдѣланные до большевистскаго переворота, недѣйствительными, подлежащими уничтоженію, аннулированію.

Революціоннъе, ръшительнъе такого акта довольно трудно что нибудь придумать даже для большевистской власти. Казалось—на другой же день поднимется цълая буря въ буржуазномъ міръ всего свъта, сейчасъ же цъна на русскія цънныя бумаги скатится внизъ до нуля.

Ничуть не бывало! Даже русская буржуазія чрезвычайно слабо реагировала на собственное, казалось, ограбленіе. А въ послъднее время, въ связи съ нъмецкимъ наступленіемъ, на нелегальной биржѣ отмѣченъ былъ нѣкоторый ажіотажъ съ русскими дивидендными бумагами. За границей русскія бумаги принизились въ цѣнѣ очень незначительно, иностранныя правительства по-прежнему безъ колебаній оплачивають купоны нашихь бумагь. Въ чемъ это? Да просто въ безсмысленности большевистскаго декрета, въ его лёгкомысліи, граничащемъ съ государственнымъ преступленіемъ, въ «безвласть в большевистской власти». Никто не въритъ въ прочность и долговъчность большевистскаго владычества въ Россіи, а, стало быть, въ серьезность опубликованнаго декрета объ одностороннемъ аннулированіи внѣшнихъ н внутреннихъ займовъ. всего міра декретъ большевиковъ, добровольно обезоружившихъ Россію и отдавшихъ ее на потокъ и разграбленіе хищнаго имперіализма, просто показался см'єхотворнымъ. Имперіализмъ всѣхъ странъ располагаетъ достаточнымъ количествомъ дъйствительныхъ средствъ, чтобы взыскать не съ большевиковъ, а съ несчастной «соціалистической» Россіи по своимъ векселямъ съ лихвою.

Если же суждено большевикамъ долго продержаться у власти, то, несомнънно, они сами же, волей-неволею тъмъ или инымъ путемъ сведутъ на нътъ всю силу своего декрета. Въдь такъ и начинаетъ происходить. Совътская власть облигаціи «Займа Свободы» объявила кредитными билетами. Фонды большевиковъ въ глазахъ буржуазіи поднялись. По Брестскому договору вст нтмецкіе подданные возстанавливаются во всъхъ своихъ правахъ и преимуществахъ. Вотъ уже значительная доля аннулированныхъ внутреннихъ и внъшнихъ займовъ вновь воскресаетъ. Испуганной большевистскими окриками, наиболъе трусливой части буржуазіи никто не мѣшаетъ, пока не поздно, цѣнныя государственныя бумаги перепродать по сходнымъ цънамъ своимъ многочисленнымъ, теперь ликующимъ, друзьямъ изъ Берлина. Число воскресшихъ финансовыхъ мертвецовъ растетъ и теперь не по днямъ, а по часамъ. Изъ Лондона тоже доносится грозный окрикъ, призывающій истерванную Россію къ исполненію своихъ обязательствъ

по отношенію къ британскому народу. Англичане на вътеръ словъ не бросають. Есть ли у большевиковъ та революціонная сила, которая въ состояніи поддержать дъйствительность ихъ декрета объ аннулированіи долговыхъ государственныхъ обязательствъ? Нътъ. Ну, и придется вспомнить народное присловье: заемныя денежки зубасты...

Такимъ образомъ, аннулированье большевиками займовъ оказалось холостымъ выстрѣломъ въ воздухъ. И вся ихъ декретно-словесная шумиха кончилась тяжкими для страны и революціи—послѣдствіями: і) дальнѣйшимъ пониженіемъ курса рубля на внѣшнемъ и, особенно, на внутреннемъ рынкахъ; 2) закрытіемъ какого бы то ни было кредита и внѣ, и внутри страны. Значитъ, одна изъ техническихъ возможностей для финансовой политики по урегулированію бумажно-денежнаго обращенія для большевистской власти отметается безповоротно.

## VI.

Для соціалистической совътской власти естественнымъ и, пожалуй, единственнымъ источникомъ государственныхъ доходовъ должны быть прямые налоги, отчасти—различныя государственныя имущества и предпріятія.

О первомъ финансовомъ источникъ большевики совсъмъ забыли. Среди безконечнаго числа всевозможныхъ звонкихъ декретовъ нътъ ни одного, который, хотя бы косвенно, указывалъ, что тамъ, въ нъдрахъ большевистской финансовой мысли, начинается разработка плана системы прямого податного обложенія. Старые податные законы, правда, не отмѣнены, но ихъ всѣ какъ-то невольно похоронили, и никто никакихъ налоговъ не платитъ и платить не собирается. Правда, время отъ времени, спорадически, въ мъстныхъ рамкахъ, большевистскія власти облагаютъ буржуазію то штрафами, то экстренными налогами; матросско-красногвардейскіе отряды по многимъ градамъ и весямъ Россійской Федеративной Совътской республики облагаютъ «буржуевъ» контрибуціей, иногда настолько чувствительной, что «буржуи» предпочитають сидьть въ тюремномъ бестъ! Казнъ отъ такихъ финансовыхъ красногвардейскихъ налетовъ ни тепло, ни холодно. Уязвляются отдъльные представители или группы капиталистовъ, но

буржуазія, какъ соціальная группировка, какъ классъ въ цѣломъ, въ конечномъ итогѣ отъ дѣйствія налоговаго пресса до сихъ поръ освобождается и отъ большевистскаго угнетенія уклоняется. Съ одними красногвардейскими отрядами, хотя бы и до зубовъ вооруженными, большевикамъ дѣйствительной налоговой системы не создать и въ жизнь не провести.

Еще хуже обстоить дѣло съ государственными имуществами и предпріятіями. Вмѣсто доходовъ, въ рукахъ большевиковъ они приносятъ огромнѣйшіе убытки. Примѣромъ могутъ послужить такія доходныя предпріятія, какъ желѣзныя дороги. Спеціалисты съ безстрастными цифрами въ рукахъ доказываютъ, что если въ желѣзнодорожномъ мірѣ ничего не измѣнится къ лучшему, то тамъ 1918 годъ сулитъ принести казнѣ дефицитъ не менѣе 8 милліардовъ рублей. Чтобы только свести концы съ концами, желѣзныя дороги должны въ двадцать разъ повысить всѣ тарифныя ставки. А это—равносильно полному прекращенію товарнаго и пассажирскаго движенія

## VII.

Попробовали большевики использовать еще одинъ источникъ денежныхъ рессурсовъ—захватить въ свои руки всѣ частные банки и банкирскія конторы, но и здѣсь сорвалось.

Идею «націонализаціи банковъ» большевики еще задолго до октябрьскаго переворота сдѣлали однимъ изъ крупнѣйшихъ козырей своей агитаціи и пропаганды въ массахъ. И, очутившись у власти, они въ первую очередь поспѣшили осуществить эту идею. Однако, и содержаніе декрета о націонализаціи банковъ, и самое введеніе контроля надъ банками, напоминающее простой красногвардейскій налетъ, отчетливо говорятъ, что большевики въ первую голову искали здѣсь для казны денежныхъ запасовъ, а самая націонализація была для нихъ дѣломъ второстепеннымъ.

Никто изъ русскихъ соціалистовъ не отрицалъ, что банковское дѣло давнымъ давно должно быть взято подъ общественно-государственный контроль. Банки своей дѣятельностью наложили своеобразную печать на всю послѣд-

нюю стадію напитализма, выдвигая финансовый напиталь на первое м'єсто въ организаціи крупной промышленности и торговли, синдицируя механически производство, придавая ему сугубо паразитарный характеръ.

Финансируя промышленность и торговлю, пуская въ ходъ подкупъ, заводя «газеты-рептиліи»—банки собирали волотую дань съ трудящихся, сами почти ничего не дълая по упорядоченію народнаго хозяйства и по организаціи развитія производительных силъ. Банки, если обстоятельства тому благопріятны, сплошь и рядомъ могутъ предпочитать сложнымъ организаціоннымъ заданіямъ—грубъйшую, поверхностную эсплуатацію, живя паразитами на народно-хозяйственномъ организмъ.

Особенно ярко развернулись отрицательныя стороны частной банковской «иниціативы» за время войны. Банки монополизировали сахарное, клібное діло, регулировали по своему усмотрівнію ввозь и вывозь товаровь; за банкирскими конторами свила себі гніздо та злостная спекуляція, которая въ значительной степени повинна въ бівшеномъ ростів цінь на всі товары.

Поэтому обузданіе «иниціативы» частных банковъ, націонализація ихъ, контроль надъ ними черезъ единый финансовый центръ—государственный національный банкъ очередная задача не только соціалистической, но и всякой демократической финансовой политики.

Задача государственнаго контроля надъ частными кредитными учрежденіями состоить въ томъ, чтобы прежде всего устранить ихъ отъ непосредственной торговой дѣятельности, упорядочить финансированіе торговли и промышленности, разъ навсегда прекратить биржевую игру и спекуляцію, заставить банки служить не хищническимъ, паразитарнымъ, узко-классовымъ интересамъ буржуазной аристократіи, а цѣлямъ дѣйствительнаго развитія производительныхъ силъ страны, интересамъ всего народнаго хозяйства, интересамъ всей страны, всего населенія.

Самая сложность и важность общественно-экономической задачи, возлагаемой по организаціи контроля надъбанками, повелительно диктовала осторожный, осмотрительный подходъ къ дѣлу, всестороннюю, вдумчивую предварительную разработку его, умѣлое проведеніе въ

жизнь; и прежде всего необходимо было создать соотв'ьтствующій своему назначенію государственный аппарать; иначе контроль надъ банками—новое общественное бъдствіе, новое испытаніе рабочему классу.

Что сдѣлали большевики? Они осуществили контроль надъ банками въ грубой, дикой формѣ красногвардейскаго налета. Они всѣ входы и выходы банковскихъ помѣщеній заняли вооруженными матросами, ввели внутрь невѣжественныхъ комиссаровъ, и сразу парализовали тонкій, сложный, чрезвычайно деликатный финансовый аппаратъ, сразу обезкровили всю промышленную дѣятельность въ странѣ.

Банковскіе тузы сравнительно спокойно, безъ всякой паники встр'ьтили большевистскій финансовый эксперименть, а многіе даже облегченно вздохнули.

Дѣло въ томъ, что финансированіе промышленности и торговли за послѣднее время стало дѣломъ чрезвычайно труднымъ. Предстояла демобилизація промышленности, переходъ ея къ формамъ мирнаго времени, между тѣмъ, денежный кризисъ въ странѣ изо дня въ день обострялся; отошли для банковскихъ дѣятелей «золотые денечки» сказочной наживы; рабочій классъ, сильный политически, грозно напоминалъ банкирамъ объ ихъ обязанностяхъ передъ страной и революціей. Спрятаться въ борьбѣ съ трудящимся за спину государственной власти стало уже невозможнымъ, поле спекулятивной работы все больше суживалось уже по тому одному, что всѣ финансовыя операціи, въ силу рыночной денежной коньюнктуры, приходилось вести почти цѣликомъ черезъ Государственный банкъ.

Выручили большевики. Безсмысленнымъ, дикимъ, легкомысленымъ по существу и лишь вызывающимъ по формѣ захватомъ банковъ большевики сняли съ буржуазіи тяжелую обузу, освободили отъ огромной государственной обязанности. Сама «Правда» созналась, что съ захватомъ банковъ дѣло, дѣйствительно, сорвалось.

«Никакихъ наличныхъ денегъ мы не получили. А получили мы обязательство расплачиваться съ сотнями тысячъ рабочихъ. Слъдовательно, отъ занятія банковъ получился для насъ колоссальный расходъ».

Зачъмъ же было огородъ городить, обманывать рабо-

чихъ; демагогически пускать имъ соціалистическую пыль въ глаза?

Фактически подписаніемъ мирнаго договора большевики отказались даже отъ этой «соціалистической пыли». По мирному договору нѣмецкіе подданные возстанавливаются во всѣхъ своихъ правахъ и преимуществахъ. Нѣмецкимъ имперіалистамъ ничто не мѣшаетъ въ Россійской Совѣтской Федеративной Республикѣ открывать свои банки и банкирскія конторы, которые будутъ финансировать русскую промышленность и торговлю и, стало быть, и управлять ей. Въ несгораемые шкафы нѣмецкихъ банкировъ будутъ стекаться всѣ русскія мелкія и крупныя цѣнности.

Да что помѣшаетъ любому россійскому банковскому тузу обзавестись за приличную плату въ качествѣ фирмы своимъ человѣчкомъ изъ Берлина; а это вполнѣ достаточно, чтобы изъять свое предпріятіе изъ сферы вліянія не въ мѣру ретивой большевистской матросско-красногвардейской власти.

Въ лучшемъ случав немецкій капиталъ, который въ изобиліи запасся доброкачественными русскими кредитными билетами, скупитъ болье или менье значительную часть русскихъ банковскихъ акцій и по большевистскому мирному договору потребуетъ съ Россійской Совътской Федеративной Республики выкупа. Кто будетъ расплачиваться? Конечно, тъ рабочіе и крестьяне, именемъ которыхъ большевики кощунственно творятъ свое черное дъло. Въ послъднее время когда будто и сами вожди большевизма начинаютъ въ области банковской политики бить отбой; усиленно говорятъ о возможности денаціонализаціи банковъ, смягченія большевистскаго банковскаго режима.

Недаромъ дъловая буржуазія за послѣднее время начинаетъ въ политикъ придерживаться курса большевистско нъмецкой оріентаціи.

## VIII. TORRESTORIANTE PROPERTY

Итакъ, съ банками сорвалось. Въ результатъ большевистской націонализаціи получилось лишь полное разстройство финансоваго аппарата, анархическая дезорганизація промышленности и торговли, интенсивный рость безработицы со всъми—ея грядущими ужасами.

Пути внутреннихъ и внѣшнихъ займовъ для большевиковъ закрыты, налоговъ никто не платитъ, государственныя предпріятія и имущества приносятъ огромнѣйшіе убытки, банковская красногвардейская операція дала лишь непріятное «обязательство расплачиваться съ сотнями тысячъ рабочихъ».

Откуда же большевистская власть беретъ колоссальныя денежныя суммы, которыя расходуеть безъ мёры и счета? «И новое народное правительство продолжаеть печатать бумажки», сознаются офиціальныя «Извѣстія». Какъ это скромно сказано! Нътъ, ужъ говорить, такъ все выговаривать. Роковой печатный станокъ-вотъ единственный источникъ доходовъ большевистской власти. Печатаніе цвѣтныхъ бумажекъ всѣхъ родовъ и видовъ, именуемыхъ кредитными билетами, единственная гдѣ большевики за короткій сравнительно срокъ сумѣли создать небывалый подъемъ производительности. Печатаются главнымъ образомъ бумажки самаго упрощеннаго образца, безъ раздъленія на серіи, безъ нумераціи, съ примитивнымъ, легко поддающимся поддёлкѣ, рисункомъ, которыя лишь по недоразумьнію называются не «ленинками», а «керенками». Печатаются кредитки не только въ государственныхъ, но и въ частныхъ типографіяхъ, печатаются въ Петроградъ, скоро будутъ печататься въ Пензъ. На какую фантастичекую сумму напечатано денегъ «ленинокъ», -въроятно, не знаетъ и самъ Ленинъ.

Но даже наличныхъ типографскихъ силъ не кватаетъ, чтобы удовлетворить денежную нужду Совътской власти. Волею большевиковъ обращены въ размѣнные денежные знаки: неоплаченные купоны государственныхъ займовъ, облигаціи займа свободы безъ купоновъ, серіи и кратковременныя срочныя обязательства государственнаго казначейства.

Непроницаемой тайной большевики окружили производство денегъ. Со времени октябрьскаго переворота Россія не имъетъ абсолютно никакихъ офиціальныхъ данныхъ, сколько бумажныхъ денегъ выпущено въ обращеніе, сколько ихъ выпускается теперь, сколько будетъ и впредъ выпускаться.

По послъднему опубликованному отчету государствен-

наго банка на 23 октября 1917 года было выпущено въ обращение кредитныхъ билетовъ на сумму въ 18.917 милліоновъ рублей. Судя по размаху финансовыхъ операцій большевистской власти, въ настоящее время (1 апръля 1918 г. по н.с.) наше бумажно-денежное обращеніе доведено по меньшей мъръ до суммы въ 35 милліардовъ рублей. Такая цифра называется почти единодушно всей печатью и рядомъ спеціалистовъ финансоваго дъла. Между тъмъ, для нормальнаго торговаго оборота требуется денежныхъ знаковъ не болъе, какъ на 2,5 милліарда рублей.

Золотой государственный запасъ теперь немногимъ превышаетъ милліардъ рублей. Слѣдовательно, на покрытіе одного бумажнаго рубля имѣется въ самомъ лучшемъ случаѣ не болѣе 3 копеекъ золотыхъ.

Приведенныя цыфры лучше всякихъ разсужденій свидѣтельствуютъ, до какого ужаснаго, кошмарнаго состоянія большевики довели народную казну. Есть надъ чѣмъ призадуматься даже не искушенному, мирному обывателю.

Каковы же тѣ экономическія послѣдствія, которыя необходимо слѣдуютъ отъ чрезмѣрнаго выпуска бумажныхъ денегъ даже въ «соціалистическомъ отечествѣ»?

Прежде всего, изобиліе бумажныхъ денегъ катастрофически понизило ихъ рыночную цѣну, почти совершенно обезцѣнило ихъ, лишило ихъ покупательной силы. Причемъ обезцѣненіе нашего рубля далеко не одинаково на русскомъ и заграничномъ рынкахъ.

Какъ это ни странно, руководящіе заграничные рынки разцѣниваютъ русскій рубль значительно выше, чѣмъ цѣнится онъ у себя на родинѣ, въ предѣлахъ Совѣтской Федеративной Республики.

Оставимъ въ сторонѣ такія государства, какъ Швейцарія и Персія, гдѣ цѣна нашему рублю 2—5 копеекъ. Тонъ попрежнему задаетъ лондонская биржа. Тамъ въ апрѣлѣ прошлаго года русскій рубль цѣнился въ 73 коп., въ августѣ—58 копеекъ, въ апрѣлѣ текущаго года—въ 25 коп., а нѣмцы въ настоящее время платятъ за нашъ бумажный рубль отъ 50 до 62 коп.

Въ чемъ дъло? Почему нъмцы и англичане питаютъ особенную любовь къ русскимъ деньгамъ? Почему граждане Совътской Федеративной Республики недовърчиво,

подозрительно относятся къ денежнымъ знакамъ большевистской власти, почти не цѣнятъ ихъ, пресловутыя «ленинки» совсѣмъ отказываются брать, а нѣмцы, англичане берутъ охотно, и даже по сравнительно высокой цѣнѣ. Вѣдь нѣмцы, напримѣръ, рискуютъ тѣмъ, что не одинъ милліардъ русскихъ бумажныхъ рублей къ нимъ перекочуетъ!

Нельзя, конечно, такое явленіе объяснить «доброжелательствомъ», «высокимъ идеализмомъ» бывшихъ нащихъ союзниковъ съ одной стороны и великодушіемъ нѣмцапобъдителя, съ другой. Причина гораздо проще и прозаичнъе. Послъ Брестской мирной эпопеи, Россія, волею большевистской власти, открыто превратилась изъ субъекта въ «объекта» международной политики. Она, обезоруженная, обезкровленная, обезсиленная, истерзанная внутренней гражданской войной, отдана большевиками на потокъ и разграбленіе международнаго имперіализма съ германскимъ наиболъе воинствующимъ, имперіализмомъ въ авангардъ. Въ то время, когда грохочутъ пушки на поляхъ сраженій, рѣкою льется человѣческая кровь, несутся неумолчно стоны сотенъ тысячъ раненыхъ и умирающихъ, финансовые дъльцы заканчиваютъ выработку плана безпримърнаго въ исторіи имперіалистическаго завоеванія поверженной въ прахъ, униженной, оплеванной, отсталой, полудикой Россіи. На картъ Россіи, несомнънно, уже точно размъчено, гдъ пройдутъ новыя жельзныя дороги, откуда будутъ вывозиться каменный уголь, жельзо, мьдь, платина, золото, хлъбъ, сахаръ, лъсъ, нефть, кожа и т. п. И финансовые тузы международнаго имперіализма, нисколько не сомнъваясь въ осуществимости своихъ плановъ, охотно скупаютъ русскія деньги, чъмъ и можно только объяснить сравнительно высокій курсъ русскаго рубля на заграничномъ рынкъ. Здъсь по винъ большевистской власти уже готовится мертвая петля для русскаго рабочаго класса.

На внутреннемъ же рынкѣ цѣна бумажныхъ денегъ падаетъ съ катастрофической интенсивностью, доходитъ чуть не до стоимости той краски, той бумаги, изъ которыхъ штампуются кредитные билеты.

Во многихъ мъстахъ «ленинокъ» отказываются принимать. Уже давнымъ давно ихъ не берутъ на Украинъ,

въ Финляндіи, на Дону и Кавказѣ, съ большимъ недовѣріемъ относится къ такимъ бумажкамъ деревня и за послѣднее время упорно отказывается что-либо на нихъ обмѣнивать.

Недалекъ тотъ моментъ, когда большевистская власть безсильна будетъ снабжать хлѣбомъ города и голодающія губерніи. Мужикъ трудомъ добываетъ хлѣбъ. Хлѣбъ имѣетъ производственную и высокую потребительную цѣнность. А продовольственная управа предлагаетъ ему за это ничего-нестоющія «ленинки», на которыя не купишь и гвоздя заржавленнаго. И мужикъ имѣетъ свои резоны, когда съ вилами и дрекольями выходитъ противъ красногвардейскихъ штыковъ въ защиту собственнаго трудового хлѣба.

Ни диктатура Троцкаго, ни штыки, ни пушки, ни пулеметы красногвардейские делу не помогутъ. Надо съ корнемъ вырвать самую причину ужаснаго настоящаго и грядущаго бедствія.

Изобиліемъ бумажныхъ денегъ, ихъ почти полнымъ обезцѣненіемъ, парализованъ внутренній товарообмѣнъ. При такомъ состояніи денежнаго рынка нельзя дѣлать никакихъ разсчетовъ, строить планы. А потому немыслима творческая работа въ области промышленной, немыслимо возрожденіе и рюстъ производительныхъ силъ. Наоборотъ, если это будетъ обстоять такъ же и дальше, неминуемо рушится и все то, что еще чудомъ сохранилось, что продолжаетъ кое-какъ жить, работать.

Гдѣ же выходъ, гдѣ спасеніе? Да и есть-ли это спасеніе для измученной, истерзанной Россіи? Выходы изъ финансоваго тупика, съ такимъ усердіемъ созданнаго большевиками, конечно, окончательно и безповоротно еще не закрыты. Финансисты-теоретики и практики сейчасъ же предложатъ рядъ мѣропріятій, которыми можно смягчить остроту гипертрофіи бумажно-денежнаго обращенія, вы вести наши государственные финансы на путь постепеннаго оздорювленія. Но... развѣ здоровая финансовая политика по плечу политическимъ налетчикамъ? Какова власть, таковы и финансы. Недаромъ народъ молвитъ, что «рыба начинаетъ тухнуть съ головы». Вырожденіе власти есть грозный предвѣстникъ общаго вырюжденія Россіи...

Прежде всего, надо перестроить самую власть. Во главъ страны на мъсто фактически уже разложившейся, безвластной большевистской власти должна стать новая власть, авторитетная, сильная не штыками и пулеметами, а признаніемъ и неограниченнымъ довъріемъ всей страны, всего населенія. Только такая власть и оздоровитъ финансы Россіи. Требовать этого отъ большевиковъ—это значитъ ждать «отъ каменнаго попа—жельзной просфоры».

Д. Ф. Раковъ.

## Большевизмъ и кооперація.

Въ прилагаемомъ здѣсь очеркѣ мы не будемъ останавливаться на потеряхъ, понесенныхъ русской коопераціей отъ гражданской войны, факелъ которой былъ такъ безразсудно брошенъ большевиками въ народныя массы. Это общее бѣдствіе достаточно будетъ освѣщено въ другихъ статьяхъ сборника, и скорбный листъ погибшихъ кооператоровъ и разоренныхъ кооперативныхъ учрежденій не прибавитъ къ общей критикѣ народныхъ бѣдствій въ этомъ отношеніи ни одной новой типичной черты.

Но въ отношеніяхъ между большевизмомъ и коопераціей имъются другія стороны, тъсно связанныя съ кооперативной дъйствительностью и чрезвычайно характерныя для полосы переживаемаго нами безумія. Это именно всѣ тѣ эксперименты «соціальнаго» строительства, которые являлись угрозой уничтожить кооперацію, какъ широкое народное движеніе. Вотъ на этихъ-то сторонахъ дъятельности большевистскаго правительства мы и считаемъ необходимымъ почти исключительно сосредоточить вниманіе читателя въ настоящемъ очеркѣ.

Изъ опытовъ «соціальнаго творчества» совѣтской власти, непосредственно касающихся коопераціи, рѣшающее значеніе для нее должны имѣть націонализація банковъ и проектируемый декретъ о потребительныхъ коммунахъ. Правда, декретъ о націонализаціи банковъ быль отмѣненъ по отношенію къ главному всероссійскому кооперативному банку—Московскому Народному Банку,—но тѣмъ не менѣе многочисленныя телеграммы съ разныхъ пунктовъ Россійской Республики свидѣтельствуютъ о томъ, что для представителей провинціальной совѣтской власти вообще законъ не писанъ, и кооперативные кредитные союзы, а

мъстами и первичныя кредитныя ячейки подвергаются всякаго рода насиліямъ, при которыхъ никакая планомърная работа немыслима.

Мы хорошо понимаемъ, что вопросъ о націонализаціи банковъ—одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, которые должны быть поставлены жизнью, но эта коренная реформа въ области кредита, играющаго такую огромную роль въ народно-хозяйственной жизни настоящаго времени, должна быть проведена съ большою обдуманностью и послѣ серьезной и сложной предварительной подготовки для того, чтобы не разбить весь сложный и хрупкій аппаратъ банковскаго дѣла.

А этой-то осторожности, подготовленности и осмотрительности въ дъйствіяхъ совътской власти въ данномъ случат какъ разъ и не имъется. Сущность націонализаціи банковъ заключается въ превращении встхъ банковъ изъсамостоятельныхъ кредитныхъ аппаратовъ въ отдёленія государственнаго банка, управляемыя по одному общему плану изъ одного общаго центра черезъ посредство соотвътствующей бюрократіи. Само собой разумъется, что такая огромная единая кредитная организація можетъ дъйствовать только при одномъ условіи: если она обезпечена въ совершенно достаточной мъръ денежными знаками, и если ея организаціонная машина хорошо налажена до последняго винтика. Конечно, ожидать этого отъ нашей расхлябанной, растасканной, расхищенной государственной машины нельзя. И вотъ съ самаго начала она начинаетъ шататься, скрипъть, работать съ тяжкими перебоями. Уже въ январъ московская контора Государственнаго банка два раза (одинъ разъ на неопредъленное время) закрывала свои двери и прекращала свои функціи за недостаткомъ денежныхъ знаковъ, а вмъстъ съ тъмъ мирала и вся экономическая жизнь страны.

Отъ всёхъ этихъ экспериментовъ, само собой разумѣется, больше всего страдала кооперація. Не надо забывать, что именно кооперативныя организаціи въ этотъ періодъ общей разрухи не только сохранили, но и безпрерывно стремились развить свою торговую и промышленную дѣятельность. Въ то самое время, когда частный промышленный и торговый капиталы спѣшили уйти съ арены

экономическаго дъйствія, кооперативы, и особенно ихъ союзы, открывали тысячами новыя торговыя и сотнямифабрично-заводскія предпріятія. Во многихъ случаяхъ единственная надежда на получение въ ближайшее время самыхъ необходимыхъ товаровъ для трудового народа была самымъ теснымъ образомъ связана съ деятельностью коопераціи. Достаточно указать на огромное количество фабрично-заводскихъ предпріятій, открытыхъ въ 1917 г. союзами потребительных обществъ и кредитных объединеній, чтобы понять ту колоссальную работу, которую русской коопераціи предстояло выполнить за текущую зиму н предстоящую весну. По весьма неполной анкетъ Центросоюза, къ началу 1918 года было зарегистрировано болће 450 кооперативныхъ производствъ (мельницъ, пекаренъ, кузницъ, мыловаренныхъ заводовъ, производствъ кожевенныхъ заводовъ, заводовъ сельско-хозяйственныхъ машинъ ит. д.). Достаточно перечислить далье хотя бы ть операціи, которыя должны были пріостановиться въ концъ 19.17 года при попыткъ большевистской власти захватить Московскій Народный Банкъ. Именно, въ этотъ самый моментъ Московскимъ Народнымъ Банкомъ производились операціи по заготовк в семенного овса для всей сѣверной половины Россіи въ количествѣ болѣе 7 милліоновъ пудовъ; именно, въ этотъ самый моментъ производилась работа по закупкъ клеверныхъ съмянъ, а также съмянъ ячменя, ржи и др. злаковъ, все также въ огромномъ масштабъ; именно, въ эту зиму Московскій Народный Банкъ долженъ былъ провести большой и сложный планъ по снабженію населенія минеральными удобреніями и по закупк в листового и сортоваго жел вза; именно, въ эту зиму Московскій Народный Банкъ долженъ былъ сосредоточить свои силы на пріобрѣтеніи огромнаго количества уборочныхъ машинъ, которымъ предстояло сыграть въ нынъшній сельско-хозяйственный періодъ огромную роль въ виду объдненія населенія лошадьми и волами (одн'єхъ жатокъ было закуплено Московскимъ Народнымъ Банкомъ до 50 тысячъ). Наконецъ, ударъ по Народному Банку отражался самымъ чувствительнымъ образомъ и на кооперативномъ сбыть льна и на оборотахъ Важскихъ смолокуренныхъ артелей и на многихъ другихъ кооперативныхъ организаціяхъ, тесно связавщихъ свою экономическую судьбу съ судьбою Московскаго Народнаго Банка. Такимъ образомъ, мы видимъ, что деятельность Московскаго Народнаго Банка действительно ведется съ начала до конца въ интересахъ широкихъ массъ трудового народа и имъетъ въ виду самыя злободневныя и абсолютно неотложныя его судьбы.

Но то, что дълается Московскимъ Народнымъ Банкомъ въ огромномъ всероссійскомъ масштабъ, кредитными союзами и первичными кредитными ячейками выполняется только въ меньшихъ районныхъ и мъстныхъ размърахъ, Вст они несуть на своихъ плечахъ тяжкую по нынъшнему времени работу по снабженію населенія потребительными товарами и средствами производства. Не надо забывать, что молодая русская кооперація, выросшая съ необычайной быстротою послѣ перваго революціоннаго періода 1905 года и особенно развернувшаяся за время войны и послъдней революціи, чрезвычайно бѣдна своими собственными капиталами, которыхъ она не имъла ни времени, ни возможности накопить. При такихъ условіяхъ правильно поставленный кооперативный кредить является главнымъ фундаментомъ всей торговой и производительной дъятельности коопераціи. Нигде нетъ такихъ неблагопріятных в отношеній между собственнымъ и оборотнымъ капиталами, какъ въ нашихъ кооперативныхъ предпріятіяхъ. Только осторожная и вдумчивая экономическая программа, только подборъ въ общей массѣ честныхъ и идейныхъ тружениковъ, только широкая гласность, которая составляетъ самую сущность кооперативнаго дъйства, только крайняя народная нужда въ целомъ ряде товаровъ, которымъ организованное трудовое населеніе обезпечиваетъ върный рынокъ, только эти обстоятельства и открываютъ довѣріе частныхъ мелкихъ капиталистовъ и позволяютъ коопераціи черезъ посредство своего центральнаго всероссійскаго кооперативнаго банка (Московскаго Народнаго Банка) входить въ постоянныя и тъсныя сношенія съ общимъ денежнымъ рынкомъ, не теряя своей кооперативной сущности. Вотъ почему всякая власть, не исключая и большевистской, должна была бы не только остановиться передъ захватомъ Московскаго Народнаго Банка (отъ чего позднъе она и сама была вынуждена отказаться), но и прежде, чьмъ приступить къ націонализацін банковъ, должна была выработать плань, по которому функціи частных банковь, кредитовавшихъ частью своихъ средствъ кооперативныя организацін, были бы своевременно приняты Государственнымъ банкомъ и его отдъленіями. Но ничего подобнаго сдълано не было. Какъ истинные дурни народной сказки, большевики однимъ взмахомъ ножа заръзали курицу, несшую золотыя яйца, и, совершенно естественно, внутри ея не нашли ничего такого, что могло бы ихъ утъщить. Они не нашли въ реквизированныхъ банкахъ даже скольконибудь достаточнаго количества денежныхъ знаковъ, такъ какъ активъ банковъ естественно слагается изъ долговыхъ обязательствъ разныхъ лицъ и предпріятій, тобязательствъ, по которымъ еще надо ухитриться получить соотвътствующія суммы, — а пассивъ реквизированных в кредитныхъ учрежденій цъликомъ зависить отъ притока вкладовъ, который по мановенію волшебной палочки большевиковъ немедленно прекратился. Не получивъ необходимаго количества денежныхъ знаковъ, на что большевистская власть съ такимъ легкомысліемъ разсчитывала отъ націонализаціи банковъ, она, тѣмъ не менѣе, разстроила весь кредитный обороть въ то самое время, когда по всъмъ закупкамъ требовались непремънно впередъ и наличными огромныя удесятиренныя суммы. Сложность этого положенія отягчалась еще больше мудрымъ постановленіемъ большевистскаго правительства, чтобы по текущимъ счетамъ никому не выдавалось въ день болъе 5000 рублей, т.е. убивалась всякая возможность сколько нибудь крупныхъ закупочныхъ операцій.

Такова картина тѣхъ условій, въ которыя была поставлена торгово-промышленная дѣятельность страны, сохранившаяся главнымъ образомъ въ рукахъ русской коопераціи, безразсуднымъ актомъ націонализаціи банковъ, совершенномъ большевистской властью безъ всякаго плана и безъ всякаго знанія дѣла.

Но если бы націонализація банковъ проводилась большевиками даже съ полнымъ знаніемъ того, что они хотъли сдълать, то и въ этомъ случать смъшеніе въ одну общую кучу кредитных учрежденій всёхъ видовъ несомнѣнно являлось бы преступною ошибкою со стороны большевистскихъ заправилъ.

Въ самомъ дъль, только пошлый поверхностный взглядъ, неспособный анализировать сущности явленій, ръшится брать за однъ скобки и коммерческое кредитное предпріятіе и кооперативную кредитную организацію только потому, что внъшніе признаки того и другого оказываются столь совпадающими; большія пом'єщенія, многочисленный штатъ служащихъ, несгораемые шкафы со всякими денежными обязательствами, большой денежный оборотъ и т. д. Но какъ глубоко различіе смысла и организацій этихъ двухъ видовъ кредитныхъ учрежденій! Возьмомъ для примъра тотъ же Московскій Народный Банкъ, который по внъшнимъ своимъ признакамъ представляется, пожалуй, наиболье капиталистическимъ предпріятіемъ изъ всёхъ кооперативныхъ учрежденій. Начать съ того, что Московскій Народный Банкъ кредитуетъ только кооперативныя учрежденія (за 1917 годъ болье, чымь на 400 милліоновъ рублей). Его капиталы состоять главнымъ образомъ изъ акцій или паевъ (по 260 руб. каждый), которые составляли сумму къ 1-ому января 1918 года около 10 милліоновъ рублей. Владъльцами этихъ акцій являются 110 кредитныхъ союзовъ, 56 союзовъ потребительныхъ обществъ, 137 другихъ кооперативныхъ союзовъ, 2039 кредитныхъ и ссудо-сберегательныхъ товариществъ, 1069 потре бительныхъ обществъ, 758 другихъ кооперативныхъ организацій, -- всего эти 4.449 кооперативныхъ организацій имъютъ акцій на 9.830.000 рублей, и только около 162.000 рублей (величина, сравнительно, совершенно ничтожная), принадлежатъ 170 частнымъ лицамъ (въ громадномъ большинствъ извъстнымъ кооператорамъ-основателямъ банка, въ настоящее же время всякая дальнъйшая продажа или передача акцій частнымъ лицамъ воспрещена). Такимъ образомъ мы видимъ, что основной финансовый фундаментъ Московскаго Народнаго Банка целикомъ находится въ рукахъ кооперативныхъ организацій или ихъ союзовъ, представляющихъ въ свою очередь настоящія экономическія республики, въ которыхъ преобладаетъ принципъ: «Одинъ человъкъ-одинъ голосъ». И вся судьба Московскаго Народнаго

Банка размахъ его дъятельности, направленіе работы, характеръ операцій цъликомъ зависять отъ представителей этихъ экономическихъ республикъ. Мы можемъ поэтому съ увъренностью сказать, что съ точки зрънія своей экономической структуры Московскій Народный Банкъ является учрежденіемъ—и безъ вмѣшательства большевистской или какой либо другой власти,—соціализированнымъ, находящимся въ полномъ распоряженіи у самого трудового народа и служащимъ его непосредственнымъ и кровнымъ интересамъ. Это положеніе мы имѣемъ право выдвигать съ тѣмъ большей настойчивостью, что кооперація является учрежденіемъ открытымъ и свободнымъ для каждаго.

Чтобы устранить возможныя возраженія иного характера мы должны здёсь показать, что та главнёйшая функція, которую призванъ исполнять Московскій Народный Банкъ, какъ центральное всероссійское кооперативное учрежденіе, - а именно связывать кооперативный денежный рынокъ съ общимъ денежнымъ рынкомъ, эта функція нисколько не ставить его въ зависимость ни отъ капиталистическихъ, ни отъ государственныхъ воздъйствій. Въ самомъ дълъ, тотъ небольшой основной капиталъ (акціонерный, складочный капиталь), который служиль фундаментомъ всей экономической мощи Московскаго Народнаго Банкъ, какъ центральное всероссійское кооперативное учрегода около 150 милліоновъ рубл. вкладовъ, главнымъ образомъ, отъ частныхъ лицъ, которыя по структурѣ банка не имъютъ никакого вліянія на его финансовыя операціи. Этотъ огромный приливъ частныхъ вкладовъ (по сравненіи съ небольшимъ складочнымъ капиталомъ), представляетъ собою замъчательное явленіе и можетъ быть объясненъ только темъ доверіемъ, которое Московскій Народный Банкъ за короткое время своего существованія (6 лътъ) сумъль отвоевать себъ въ дъловыхъ кругахъ. И, дъйствительно, довъріе это построено не на пескъ: послъдній годъ показалъ, что Московскій Народный Банкъ, несмотря на свой скромный складочный капиталь, переносиль самыя тяжкія минуты, вызванныя общей экономической разрухой, неизмъримо легче, чъмъ частныя коммерческія кредитныя предпріятія, поставленныя на болье солидный финансовый фундаменть-и этимъ своимъ привиллегированнымъ

положеніемъ онъ обязанъ ничему иному, какъ своей кооперативной структуръ.

Наоборотъ, вся сумма займовъ Народнаго Банка въ частныхъ банкахъ выражается буквально въ ничтожной суммѣ (по сравненію со вкладами),—въ 12 милліоновъ рублей (¹/14 всѣхъ средствъ банка!), и всѣ операціи съ ними сводятся лишь къ переучету векселей. Что же касается Государственнаго банка, то сумма обязательствъ по отношенію къ послѣднему почти покрывается государственными бумагами, пріобрѣтенными Народнымъ Банкомъ, какъ для себя, такъ и для другихъ кооперативныхъ учрежденій.

Подводя общій итогь сказанному, мы должны прежде всего установить, что большевистскій наскокъ на кредитное дъло въ Россій отразился, благодаря легкомыслію и неподготовленности совътской власти, очень тяжко на работѣ русской коопераціи, тъмъ больше, что провинціальные недоросли спеціальнаго большевистскаго «коммунизма» идутъ гораздо дальше и прямолинейнъе, чъмъ ихъ пророки и поэты въ Петроградъ и Москвъ. Мы видимъ, что даже при разумно поставленной націонализаціи банковъ потребовалось бы къ кооперативнымъ кредитнымъ учрежденіямъ иное отношеніе, чъмъ къ частнымъ капиталистическимъ предпріятіямъ ввиду того, что по самому существу своей структуры кредитные кооперативы и безъ того непосредственно принадлежать трудовому народу, а по своимъ функціямъ цъликомъ служать интересамъ того же трудового народа. Но для того, чтобы понять это, нужно видѣть немного дальше и глубже, чѣмъ это доступно правительству большевизма, и быть хоть сколько нибудь серьезно знакомымъ съ кооперативнымъ движеніемъ.

Все, что нами сказано о Народномъ Банкѣ и показано на его организаціи и функціяхъ,—все это въ меньшемъ масштабѣ приложимо къ областнымъ, районнымъ и первичнымъ кредитнымъ кооперативнымъ организаціямъ.

Вотъ тѣ доводы, на основаніи которыхъ мы имѣемъ право и обязанность считать большевистскіе опыты съ націонализаціей банковъ,—опыты, сваливающіе въ одну ку-

чу частно-капиталистическія и кооперативныя организа-

Если такъ дѣло обстоитъ съ вопросомъ о націонализаціи банковъ, то еще гибельнѣе для коопераціи совершенно несуразная затѣя г. Шлихтера съ его потребительными коммунами, которыя должны вытѣснить и уничтожить не только всю частную торговлю, но и всѣ кооперативныя потребительскія организаціи.

Въ основныхъ чертахъ этотъ удивительный проектъ о потребительныхъ коммунахъ сводится къ слъдующему:

"1) Всъ граждане государства должны принадлежать къ мъстному потребительскому обществу, объединяющему всъхъ жителей каждаго населеннаго пункта.

"Примвчаніе. Установленіе территоріи потребительскаго объединенія предоставляется Мъстнымъ Совътамъ рабочихъ, крестьянскихъ и солдатскихъ депутатовъ, а гдт пока таковыхъ нътъ—Общимъ Собраніямъ всъхъ потребителей мъстнаго пункта, имыющихъ не менте 18 лътъ отъ роду и находящихся въ моментъ ръшенія вопроса въ данномъ населенномъ пункть.

"Кромъ территоріальной группировки допускается потребительское объединеніе семей по профессіональнымъ, или производотчетнымъ, признакамъ, напр., профессіональныхъ союзовъ или фабрикъ, но съ тъмъ условіемъ, что каждая семья ходитъ лишь въ одно какое нибудь потребительное общество: или территоріальное или профессіональное.

- "2) Существующія потребительскія общества націонализируются, обязуясь включить въ свой составъ все населеніе данной мъстности поголовно. Территорія, подлежащая такому включенію, опредъляется мъстными Совътами рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ".
- "3) Каждому потребительному обществу предоставляется автономное право производить закупку и распредъление любыхъ продуктовъ потребления съ соблюдениемъ слъдующихъ ограничительныхъ условий (для нашего анализа эти условия не ущественны потому мы ихъ выпускаемъ).

"Прим в чаніе. Для удешевленія накладных в расходов по закупкв и перевозк продуктов в потребительныя общества могуть вступать в союзныя объединенія, каковыя располагають всеми правами, предоставляемыми, настоящимь декрегомь отдельнымь потребительнымь обществамь.

- "4) Каждый членъ потребительнаго общества можетъ покупать продукты только въ томъ складъ, къ какому онъ приписанъ мъстнымъ комитетомъ снабженія.
- "Э) Кромъ закупки и распредъленія продуктовъ каждое потребительное общество въдаетъ дъло сбора мъстныхъ продуктовъ.
- "6) Продукты эти производителями обязательно отдаются въ мъстный комитетъ снабженія по вольнымъ цънамь, за исключеніемъ тъхъ случаевъ, когда устанавливаются закономъ твердыя цъны. Деньги, елъдующія въ уплату за продуктъ, за писываются на текущій счетъ еобствен-

ника (онъ же членъ мъстнаго потребительнаго общества) въ мъстномъ (сельскомъ, городскомъ, фабричномъ и пр.) отдъленіи народнаго (государственнаго) банка.

୍ୟିନ୍ସର କ୍ରିକ୍ରିକ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମର କ୍ରିକ୍ରିକ କ୍ରିକ୍ରିକ କ୍ରିକ୍ରିକ କ୍ରିକ୍ରିକ ବ୍ରେଷ୍ଟ ଅଟେ । ଅନ୍ୟୁକ୍ତ କ୍ରେକ୍ରିକ୍ରିକ କ

- "8) Учетъ потребностей населенія въ продуктахъ первой необходимости, распред вленіе ихъ по территоріи страны и осуществленіе всьхъ, связанныхъ съ этими задачами, организаціонно-административныхъ функцій возлагаются на комитеты снабженія.
- "10) Средства для закупки продуктовъ и на разные операціонные расходы отпускаются изъгосударственной казны въвидъ безпроцентныхъ возвратныхъ ссудъ.

"12) Каждый Совыть рабочихь, солдатскихь и крестьянскихь депутатовь обязань составить группы контролеровь, ревизоровь и инструкторовь для содыйствія населенію вы устройствы потребительныхь обществь и для провырки ихъ отчетности, а равно всего веденія ими.

Если обратить вниманіе на подчеркнутыя нами мѣста этого удивительнаго по своей безграмотности и невъжеству проекта декрета, то мы увидимъ, что имъ совершенно уничтожается все потребительское движеніе, которое къ началу текущаго года дало уже не менъе 25 тысячъ первичныхъ ячеекъ съ нъсколькими милліонами членовъ, съ нѣсколькими сотнями союзовъ и крупныхъ фабрично-заводскихъ предпріятій, съ 5 милліардами рублей годового оборота и съ широко налаживающейся культурно-просвътительной дъятельностью. Въ самомъ дълъ, сущность потребительскаго кооператива заключается въ доброволы, номъ вступленіи въ союзъ его членовъ. Проектъ же г. Шлихтера загоняетъ всъхъ жителей территоріи поголовно въ потребительское стойло, которое онъ называетъ потребительной коммуной. Кром'в того положение потребителя становится еще болье трагичнымъ благодаря тому, что всь предметы потребленія онъ вынужденъ покупать только въ тъхъ складахъ, къ которымъ онъ будетъ приписанъ начальствомъ. Далѣе, сущность потребительскаго общества заключается въ демократической постановкъ его органовъ управленія, при чемъ главнымъ хозяиномъ всего дъла считается общее собраніе, передъ которымъ и несутъ отвътственность всъ остальные органы управленія. Въ проектъ г. Шлихтера ничего не говорится, ни объ общихъ собраніяхъ потребителей данной территоріи, ни о правленіи потребительнаго общества, ни объ его

ревизіонной комиссіи. Повидимому, всемъ этимъ органамъ иотребительской коопераціи ръшительно нечего дълать при томъ режимъ каторжнаго соціализма, который насаждается съ такимъ усердіемъ большевиками. Напротивъ того, въ жизнь потребительской организаціи, выдуманной г. Шлихтеромъ, ежечасно можетъ вторгаться цълая свора безотвътственныхъ контролеровъ, ревизоровъ и инструкторовъ, созданныхъ посторонней для потребительской организаціи властью. Стесненныя въ своихъ повседневныхъ функціяхъ, эти новыя потребительскія организаціи оказываются, какъ это видно изъ проекта, лишенными всей творческой дъятельности по учету потребностей въ продуктахъ и распредъленію ихъ по территоріи страны, такъ какъ организаціонно-административныя функціи въ этой области возлагаются на безчисленныя чиновничьи канцеляріи въ видѣ уѣздныхъ, волостныхъ и сельскихъ комитетовъ снабженія.

Наконецъ, основнымъ условіемъ для всякой правильной потребительской организаціи является ея матеріальная независимость. Эта независимость совершенно устраняется пунктомъ 10, объщающимъ покрывать всъ средства для закупокъ продуктовъ и на разныя операціонныя расходы изъ государственной казны въ видъ безпроцентной ссуды. Этотъ мудрый параграфъ возбуждаетъ еще цѣлый рядъ другихъ сомнѣній. Что будетъ съ многочисленными паевыми капиталами потребительныхъ обществъ,, исчисляемыми въ настоящее время, в роятно, не мен е, какъ въ полъ-милліарда рублей? Разъ государственное казначейство береть на себя всъ расходы по закупкамъ и другимъ операціямъ хотя бы въ видъ безпроцентныхъ ссудъ, само собою разумъется, паевые капиталы окажутся совершенно безполезными, тогда какъ въ потребительской коопераціи они то и являются основнымъ фондомъ всего коммерческаго оборота. Разъ они оказываются излишними, то судьба ихъ, конечно, предръшена: они будутъ расхищены и развъяны ненасытными слугами совътской власти. Съ другой стороны, подумаль ли серьезно г. Шлихтерь о томъ, какихъ огромныхъ затратъ потребуетъ отъ государственнаго казначейства финансирование всего потребительскаго оборота всей страны? Если потребительные кооперативы за 1917 годъ сдѣлали

обороть въ 5 милліардовъ рублей, обслуживая, и то далеко не полно, лишь приблизительно третью часть населенія, то мы не ошибемся, если будемъ считать весь обороть по проекту г. Шлихтера не менъе, какъ въ 40-50 милліардовъ рублей въ годъ. Если, далъе, принять во вниманіе, что отнощеніе основного капитала къ оборотному, которое очень колеблется по типу, по размаху и по районамъ, въ среднемъ равняется въ потреб. коопераціи 1:20, а въ казенныхъ лавочкахъ г. Шлихтера, которыя, конечно, не будутъ отличаться такою гибкостью, какъ истинно демократическія потребительскія общества, капиталь будеть въ состояніи дълать гораздо меньшій обороть, въроятно, 1:10, а, можеть быть, 1:5, то мы увидимъ, что для финансированія лавочекъ г. Шлихтера потребуется основной капиталъ не менъе какъ въ 5-10 милліардовъ рублей, и то при томъ условіи, что государственная организація потребленія не будетъ сопровождаться тъмъ хищничествомъ и грабежомъ, которые пока что типичны для предпріятій совътской власти. При такихъ условіяхъ расхищеніе складочныхъ капиталовъ потребительскихъ обществъ, достигающихъ, повторяемъ, въроятно, до полу-милліарда рублей, очень мало поможеть делу. Откуда же, все-таки, взять эти деньги? Изъ подъ печатнаго станка или изъ запаса фальшивыхъ кредитокъ, обильно запасенныхъ для насъ услужливой германской промышленностью? Но оба эти источника и безъ того уже достаточно использованы совътской властью, и хотя она до сихъ поръ стыдливо умалчиваетъ о количествъ выпущенных в кредитных билетовъ, тъмъ не менъе мы можемъ имъть достаточно ясное представление объ этомъ по тому катастрофическому паденію, которому подвергается нашъ рубль со времени восшествія на престолъ господина Владиміра Ульянова-Ленина. Но, быть можетъ, т Шлихтеръ совершенно правильно надвется, что наступила пора не накачивать страну безконечнымъ количествомъ безконечно ничтожныхъ кредитокъ, а выкачивать ихъ изъ страны и увеличивать значеніе рубля, усиливая его производительныя функціи? Д'вйствительно, выкачать изъ страны въ этомъ отношении предстоитъ очень много малоценныхъ денегъ. Только контрибуціями, накладываемыми въ безпредъльномъ безпорядкъ совътской властью

на буржуазію, тутъ дёлу поможешь мало, ибо «однихъ ужъ нътъ, а тъ далече»: одни уже достаточно раззорены, а другіе сумъли защитить свои капиталы переводомъ въ иностранныя бумаги, передъ которыми безсильны вся необузданная фантазія г. Ленина и все безмърное фразерство г. Троцкаго. Конечно, остается еще путь привлеченія колоссальныхъ денежныхъ средствъ, разсъянныхъ въ настоящій моменть по странь въ безчисленныхъ мелкихъ хозяйствахъ, сумъвшихъ сдълать эти накопленія и благодаря невольному временному сокращенію въ своихъ хозяйствахъ, и благодаря оплатъ реквизированнаго скота, и пайкамъ мобилизованныхъ семей, и высокимъ цѣнамъ на предметы потребленія, и запрещенію продажи спиртных ь напитковъ. Но достать эти суммы изъ глубины деревни, размѣщенныя отчасти въ традиціонныхъ чулкахъ, зарытыхъ кладами и запрятанныхъ въ соломенныя крыши, --это подвигъ, который не по плечу никакому герою древности, а не только нашимъ большевикамъ. Эти деньги стекутся сами собою въ свободныя кооперативныя организаціи, работа которыхъ у всѣхъ на виду, а органы управленія состоятъ не изъ людей, завоевавшихъ себъ всеобщее презръніе, а изъ людей, пользующихся всеобщимъ довъріемъ. И то это движение крестьянскихъ денегъ начнется только тогда, когда въ странъ водворится порядокъ, судъ и самоуправленіе, и когда, конечно, т. Шлихтеръ со своими удивительными проектами окажется не у дълъ. Такимъ образомъ вопросъ о финансированіи колоссальнаго предпріятія остается висъть въ воздухъ. Но могутъ ли такіе пустяки безпокоить г. Шлихтера и ему подобныхъ? Они въдь стоятъ выше всего этого и съ упорствомъ, достойнымъ лучшаго употребленія, будуть проводить свой декреть въ жизнь на гибель и разореніе единственной еще сохранившейся организаціи русскаго народа.

Въ своемъ анализъ этого проекта мы могли бы ограничиться сказаннымъ, но его опасность для русской коопераціи такъ велика, а его безграмотность и безсмысленность такъ поразительны, что нътъ возможности отказаться отъ нъсколькихъ еще довольно существенныхъ штриховъ.

Въ своемъ усердіи разрушить потребительскую кооперацію г. Шлихтеръ доходить до того, что лишаеть јее

права самой опредълять территорію, обслуживаемую каждой кооперативной ячейкой. Это должны сдѣлать всетѣ же пресловутые совѣты рабочихъ, крестьянскихъ и солдатскихъ (?) депутатовъ, а тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ (оказывается, что на Руси еще есть подобные, позабытые оазисы—тамъ такую работу должны произвести собранія всѣхъ потребителей мѣстнаго пункта. Здѣсь все великолѣпно; здѣсь все заслуживаетъ страницъ записокъ сумасшедшаго. Въ самомъ дѣлѣ, а какъ быть, если совѣты раскромсаютъ территорію, благодаря своему невѣжеству и неопытности, на совершенно непріемлемые съ точки зрѣнія разумной организаціи потребленія клочья?

Гдѣ и у кого искать защиты? А если сосѣдніе совѣты не поладять между собой въ раздёлё этихъ лакомыхъ кусочковъ, которыми имъ предоставлено руководить? Какъ будуть разръшены эти столкновенія? Но всего лучше предписаніе, касающееся тѣхъ позабытыхъ оазисовъ, которые лишены счастья имъть свои собственные совъты! Здъсь, какъ мы видъли, организуется общее собрание всъхъ потребителей мъстнаго пункта для того, чтобы опредълить территорію этого пункта. Такимъ образомъ, совершенно неизвъстно, кто же будетъ составлять это удивительное собраніе, изъ котораго во всеоружіи должна выйти потребительская коммуна, простирающая свое дъйствіе на опредъленную территорію. Не трудно предугадать, какого рода столкновенія должны будуть происходить на этой почвѣ, темъ более, что въ декрете нетъ ни малейшаго намека относительно того, при какихъ условіяхъ указанное собраніе для выбранной имъ территоріи можетъ считаться правомочнымъ Мы неоднократно упоминали относительно той борьбы, которая можеть возникнуть вокругь процесса насажденія потребительныхъ коммунъ. Воистину надо быть настоящей большевистской головой для того, чтобы забыть вст тт выгоды, которыя связаны съ назначениемъ мѣстъ для продовольственныхъ пунктовъ. Эти пункты, какъ прекрасно знаетъ это исторія русской потребительской коопераціи, тесно связаны съ целымъ рядомъ чрезвычайно подвижныхъ экономическихъ и бытовыхъ факторовъ. Возьмите хотя бы всю сложную исторію распредълительныхъ пунктовъ и мелкорайонныхъ объединений въ

жизни сибирской коопераціи, -- и вы увидите тамъ, что проведеніе какой-нибудь жел взнодорожной в втви или шоссе тотчасъ же вызываетъ перегруппировку потребителей относительно пунктовъ, откуда они стремятся получать свож предметы потребленія. Возьмите также всѣ эти бытовыя условія, которыя притягивають потребителя къ извъстнымъ пунктамъ въ извъстные моменты на ярмарки, торги и переторжки и съ которыми связанъ тъсно цълый рядъ бытовыхъ навыковъ и привычекъ. Само собою разумвется, что если потребитель можеть получать свои предметы потребленія только изъ указаннаго ему склада, вся частная торговля этимъ самымъ обрекается на полное уничтоженіе, а, вмъстъ съ нею, и всъ эти ярмарки, торги и переторжки, черезъ которые ежегодно легко и свободно протекаетъ колоссальное количество всякихъ товаровъ отъ производителя къ потребителю. Подумалъ ли, наконецъ, г. Шлихтеръ о томъ колоссальномъ количествъ амбаровъ и складочныхъ помъщеній, которые потребуются для того, чтобы пріурочить все потребленіе каждой территоріи къ одному пункту. Подумалъ ли онъ, наконецъ, о томъ, насколько забавнымъ является его пунктъ 6, по которому всѣ мѣстные продукты отдаются въ мѣстный комитетъ по вольнымъ цѣнамъ (какимъ же аппаратомъ устанавливаются-эти вольныя цёны, когда устранена вся вольная продажа?), и продавецъ получаеть не деньги, а запись на текущій счеть, который для него можеть представить слишкомь мало утъшенія, такъ какъ каждому въ настоящее время уже достаточно известно, какъ советская власть разръшаетъ пользоваться и потребителю и производителю своими текущими счетами и сберегательными книжками, а въ грядущемъ въдь здъсь еще великое множество всякихъ неисчерпанныхъ возможностей; ибо вѣдь у нихъ «своя рука-владыка». Кромѣ того, еще помимо сѣти казенныхъ лавочекъ, которымъ предстоитъ замѣнить и частную торговлю, и потребительскіе кооперативы, придется, такимъ образомъ, создать еще не менѣе густую сѣть новыхъ чиновничьихъ аппаратовъ въ видъ безчисленныхъ мъстныхъ отдъленій народнаго (государственнаго) банка съ весьма сложной канцелярской волокитой, обязанной обслуживать милліоны текущихъ счетовъ на пятокъ яицъ, принесенныхъ

злополучной бабой, на блюдечко земляники, собранной деревенской дѣвченкой наканунѣ праздника, на десять пирожковъ съ лотка горемычной торговки. Не надо забывать, что все это, по проекту г. Шлихтера, должно проходить черезъ его потребительныя коммуны, ибо «каждый членъ потребительнаго общества можетъ покупать продукты только въ томъ складѣ, къ какому онъ приписанъ мѣстнымъ комитетомъ снабженія».

Чтобы покончить съ этими истинными записками сумасшедшаго, укажемъ еще, что проектъ декрета навязываетъ потребительскимъ организаціямъ совершенно несоотвѣтствующія имъ функціи,—организацію сбыта.

Въ заключение укажемъ, что и культурно-просвътительной дъятельности союзовъ наносится проектомъ декрета также тяжелый ударъ. Говоря о союзахъ потребительскихъ кооперативовъ, проектъ декрета замъчаетъ только, что потребительныя общества могутъ вступать въ союзныя объединенія для удешевленія накладныхъ расходовъ по закупкъ и перевозкъ продуктовъ... и только... О культурно-просвътительной дъятельности ни слова. А это при нынъшнемъ наборъ нашихъ совътскихъ законодателей чрезвычайно опасно не только потому, что сами они очень мало понимаютъ въ культуръ и его значеніи, но и потому еще, что они проявляютъ склонность къ самому безпощадному насилію надъ культурой (закрытіе газётъ, травля учителей и т. д.).

Подведемъ же итогъ всей этой новой рискованной затъъ большевиковъ.

Ихъ декретомъ совершенно уничтожается потребительская кооперація и уничтожается именно въ такой моменть, когда ей суждено оставаться единственной организованной общественной силой среди полнаго развала и разрухи всѣхъ остальныхъ элементовъ русскаго общества. Устраненіе коопераціи съ арены экономической борьбы окажетъ гибельныя послѣдствія въ ближайшемъ же будущемъ. Декретъ имѣетъ явную тенденцію уничтожить вмѣстѣ съ потребительской коопераціей и всю частную торговлю. Но уничтожить потребительскую кооперацію нетрудно уже по одному тому, что она, какъ общественное дѣло, у всѣхъ на виду, что она не можетъ и не захочетъ пойти какими нибудь обходными путями. Другое дѣло—торговля частная. Она, конечно, не дастъ себя монополизировать... Вспомнимъ хотя бы всю эту безплодную борьбу съ
«мѣшечниками», которая не вплететъ ни единаго побѣднаго лавра въ вѣнокъ нашей государственности. Всѣ результаты борьбы въ настоящее время сводятся только къ
тому, что цѣны на муку и хлѣбъ выросли до неслыханныхъ, чудовищныхъ размѣровъ. И чѣмъ строже будетъ
въ этомъ отношеніи государство, тѣмъ больше за эту строгость будетъ расплачиваться... потребитель, такъ какъ, съ
повышеніемъ риска доставки, будетъ повышаться и цѣна
на продуктъ. Вспомнимъ борьбу съ ростовщичествомъ, которая нѣсколько сотъ лѣтъ тому назадъ велась съ неукоснительной свирѣпостью.

Развѣ она дала государству побъду?-- Нисколько... Побѣда, — и побѣда полная, — была достигнута только при помощи правильной постановки банковъ, обслуживающихъ торгово-промышленный міръ, и кредитной коопераціи, взявшей подъ защиту трудовую деревню. Уничтожить частную торговлю большевикамъ не удается никакими декретами, хотя бы они были еще въ сто разъ глупъе того, который вышель изъ подъ пера г. Шлихтера. Но, повторяемъ, потребительскую организацію уничтожить путемъ наглаго и неслыханнаго насилія вы сумфете. Въ результать, когда жизнь начнетъ разбивать ваши безумныя измышленія, частная торговля быстро и пышно расцвътетъ на развалинахъ коопераціи, потому что торговцы сумѣютъ во время припрятать капиталы и во время выдвинуть ихъ, а капиталы потребительской коопераціи жадная свора вашихъ прихлебателей сумветь раскрасть въ самое короткое время; частная торговля быстро оправится и потому еще, что она широко всегда пользуется тъми коммерческими методами (фальсификація, обмѣръ, обвѣсъ), на которые кооперація никогда не пойдетъ; и потому еще, что у ней всегда наготовъ достаточно опытный собственный персональ, состоящій въ огромномъ количеств в случаевъ только изъ самого хозяина лавки и его домочадцевъ или, въ крайнемъ случаъ, изъ приказчиковъ, эксплоатація которыхъ доведена до последней степени, а потребительная кооперація должна имъть особый, квалифицированный, воспитанный въ обще-

ственномъ духъ персоналъ, который вы сумъете разогнать своимъ дикимъ походомъ противъ культуры; -и, наконецъ, еще потому, что за этотъ періодъ выступленія потребительской коопераціи частная торговля и сама многому научилась: посмотрите, съ какой быстротой мелочные лавочники усванваютъ методы кооперативныхъ организацій, конечно, съ единственной цълью защитить свои хищническіе ннтересы; посмотрите на всв эти союзы защиты мелкой торговли, и если вы путемъ новаго насильственнаго наскока на нъсколько мъсяцевъ разгоните ихъ, то они только притаятся въ подпольъ, откуда вы ихъ не достанете ни разстрѣлами, ни всѣми агентами тайной полиціи, которыхъ вы сумъли привлечь себъ на службу. Надо твердо помнить также, что противъ коопераціи, въ частности потребительской, -- чрезвычайно сильно настроенъ и крупный капиталь, какь это показываеть опыть западно-европейскихъ странъ, гдъ крупные заводчики и фабриканты неръдко открыто, а чаще тайно выступають противъ коопераціи. А мы вступаемъ въ такую полосу, когда крупному иностранному капиталу придется играть у насъ важную роль. Еще въ прошломъ году образовались многія сотни акціонерныхъ обществъ съ сотнями милліоновъ складочнаго капитала для эксплоатаціи природныхъ силъ и населенія нашей родины. Само собою разумъется, что эти капиталисты гораздо охотнъе заведутъ всякія связи съ частными предпріятіями, чъмъ съ ненавистными имъ потребительскими кооперативами.

Вотъ при какихъ условіяхъ придется возрождаться русской потребительской коопераціи, если ей суждено подвергнуться разгрому, который пріуготованъ въ проектъ декрета г. Шлихтера.

И за это не «скажетъ спасибо вамъ русскій народъ». И естественно, что проектъ этотъ долженъ былъ сильнъйшимъ образомъ встревожить кооперативный міръ. Общее настроеніе кооперативныхъ дъятелей прекрасно выражено въ одномъ изъ постановленій кооперативнаго съъзда, засъдавшаго въ Москвъ въ началъ февраля нынъшняго года. Въ постановленіи этомъ мы читаемъ слъдующее:

"Съездъ признаетъ проектъ о потребительныхъ коммунахъ во всехъ отношеніяхъ несостоятельнымъ съ деловой точки зренія и гибельнымъ для

коопераціи. Обративъ вмъсть съ тъмъ винманіе на многочисленные случан насилія, совершаемые мъстной властью надъ отдъльными кооперативными организаціями и ихъ союзами, съъздъ считаетъ необходимымъ установить:

- 1) что достояніе кооперативныхъ организацій, объединяющихъ трудовое населеніе, является народнымъ достояніємъ, и что оно не можетъ подлежать ни полной, ни частичной экспропріаціи или реквизиціи, такъ какъ таковыя экспропріаціи или реквизиціи являются прямымъ нарушеніємъ интересовъ трудового населенія;
- 2) что непремъннымъ условіемъ успъшнаго, въ интересахъ трудового населенія, развитія коопераціи является полная самостоятельность и независимость кооперативныхъ организацій, и что всякое нарушеніе этого основного начала гибельно для самоуправляющейся, демократической по своему существу, коопераціи;
- 3) что надъ коопераціей, приближающей въ постепенномъ своемъ развитіи осуществленіе соціализма, никакихъ принудительныхъ опытовъ соціализаціи или націонализаціи производимо быть не должно".

Но дѣло не ограничилось одними протестами. Цѣлый рядъ крупныхъ кооперативныхъ учрежденій и извѣстныхъ кооперативныхъ дѣятелей вступилъ на путь переговоровъ и соглашательства съ совѣтской властью. Въ результатѣ всѣхъ этихъ сношеній были приняты постановленія, которыя въ своихъ существенныхъ чертахъ сводятся къ слѣдующему:

Кооперативныя организаціи обслуживають въ каждомъ районъ ихъ дъятельности все населеніе на равныхъ началахъ какъ членовъ, такъ и нечленовъ. Сфера дъйствія каждаго кооператива распространяется на опредъленную территорію, при чемъ на этой территоріи можетъ быть допущенъ только одинъ еще классовый рабочій кооперативъ. Представители коопераціи входять во вст государственные органы снабженія, руководительству которыхъ подчиняются вст частныя торговыя предпріятія. Кооперативы принимають всё мёры для скорейшаго вовлеченія всего населенія въ свои организаціи. Съ согласія соотв'єтственныхъ государственныхъ органовъ, кооперативы постепенно получаютъ въ свое въдъніе всю технику распредъленія между населеніемъ предметовъ личнаго потребленія. Когда кооперативы будуть обезпечены въ достаточной мъръ продуктами, то будетъ приступлено къ введенію выдачи работающему населенію заработка не деньгами, а особыми свидътельствами, которыя будутъ давать держателямъ ихъ право на получение изъ кооператива опредъленныхъ предметовъ потребленія. Наконецъ, кооперативы обязуются способствовать всячески при посредствъ своихъ кассъ обратному притоку денежныхъ знаковъ въ Государственное Казначейство.

Конечно, эти пункты соглашенія являются большимъ шагомъ впередъ въ дълъ охраненія самого существованія потребительскихъ кооперативовъ. Такъ, потребительскіе кооперативы эдесь уже не превращаются въ потребительныя коммуны. Такъ, контроль и всякаго рода попеченія о кооперативахъ посторонними имъ элементами совершенно устранены. Такъ, нътъ уже пышныхъ, но безсодержательныхъ и вредныхъ для коопераціи объщаній финансировать все дъло закупокъ изъ Государственнаго Казначейства. Такъ, отброшены всъ обязательства, которыя возлагались на кооперативныя организаціи въ діль сбора предметовъ потребленія и способа уплаты за нихъ записями въ текущіе счета. Правда, всего этого нътъ, но тъмъ не менъе положение потребительской кооперации и при наличности даннаго соглашенія остается чрезвычайно неопределеннымъ. Не видно, напримеръ, въ какихъ пропорціяхъ будутъ слагаться органы управленія изъ представителей власти и коопераціи. Не обозначено, какимъ образомъ будутъ отпредъляться территоріи действія первичныхъ потребительскихъ организацій; не опредълены способы ръшенія возможныхъ споровъ по тъмъ или другимъ техническимъ вопросамъ между кооперативными первичными ячейками и потребительными коммунами, которыя, очевидно, будуть все же введены, по крайней мъръ, на тъхъ участкахъ, на которые не будетъ простираться дъйствіе кооперативныхъ ячеекъ; не указано путей для дальнъйшаго роста кооперативнаго движенія, и не упомянуто о способахъ замъны потребительныхъ коммунъ потребительскими обществами, и, обратно, невыяснена возможность появленія потребительных в коммунъ на мъстъ неудавшихся или закрывшихся потребительскихъ обществъ. Наконецъ, и по этому проекту соглашенія въ потребительный кооперативъ вводится насильственно все населеніе каждой территоріи, при чемъ остается совершенно невыясненнымъ вопросъ о томъ, какими же преимуществами будутъ пользоваться члены передъ нечленами. Мы можемъ допустить, хотя соглашение объ этомъ прямо и не говоритъ, что за членами остается прежнее право участія въ управленіи, но это право становится фикціей при наличности все же полной матеріальной зависимости кооператива отъ государственныхъ органовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, та самая часть населенія, которая будеть загнана въ кооперативъ и не пожелаетъ сдълать паевого взноса, будетъ, очевидно, пользоваться такими же матеріальными благами, какъ и члены кооператива, отвъчающие за успъхъ дъла хотя бы своими паями. Очевидно, что при такихъ условіяхъ отпадуть всѣ психологическіе мотивы у населенія принимать какое-либо участіе въ потребительскомъ движенін. Къ чему хлопотать объ общественномъ дёль, къ чему рисковать хотя бы и маленькимъ паемъ, если все устроится само собою? Все это неизбъжнымъ образомъ и приведеть потребительскую кооперацію къ гибели. Соглашатели въ конечномъ результатъ ничего не добьются, и потребительныя коммуны захватять всю область потребленія обходнымъ путемъ. Соглашеніе это можетъ имъть значеніе только при томъ молчаливомъ условіи, что совътская власть недолговъчна, и всъ ея «соціальные» опыты эфемерны. Во избъжаніе недоразумьній, мы должны оговориться, что мы ничего не могли бы возразить противъ подобной націонализаціи торговли, если бы сов'єтской власти съ одной стороны удалось предварительно націонализировать производство, а съ другой — изолировать Россійскую Республику отъ мірового рынка, который упорно желаетъ оставаться въ рамкахъ денежнаго хозяйства и не проявляетъ ни малъйшей склонности отказаться отъ употребленія денежныхъ знаковъ. Но попытки націонализировать производство путемъ введенія рабочаго контроля окончились, какъ извѣстно, полной неудачей, признанной и самими большевиками, а объщанія міровой соціальной революціи пока что остаются пустыми фразами, которыми гг. Троцкіе и Ленины тышать свою невзыскательную аудиторію. Глубокая соціальная перестройка, которая связана съ проведеніемъ соціализма, требуетъ еще огромной подготовительной общественной работы, не только во всероссійскомъ, но и въ міровомъ масштабѣ. Но и въ этой работъ коопераціи должно быть отведено видное мъсто.

Вотъ почему, мы должны отчетливо и ясно возставать противъ всякихъ попытокъ разбить кооперативную работу и не допускать, чтобы путемъ сомнительнаго соглашательства была замаскирована истинная сущность и истинная цънность большевистскихъ вздорныхъ фантазій.

Изложенное соглашение не удовлетворило г. Ленина, на высочайшее усмотръніе котораго оно было представлено. Г. Ленинъ совершенно правильно разсудилъ, что надо же чъмъ нибудь отдълить членовъ коопераціи отъ нечленовъ, и постановилъ наказать этихъ послѣднихъ увеличенной оплатой предметовъ потребленія на 5%, причемъ таковой излишекъ долженъ поступать не кооперативамъ, а въ пользу государства. Далъе, г. Ленинъ нашель необходимымь освободить отъ всякаго вступного и паевого взноса въ кооперативъ всѣхъ лицъ, которыя получають въ мѣсяцъ менѣе 150 руб. дохода въ какомъ бы то ни было видъ, причемъ съ истинно большевистскимъ легкомысліемъ не потрудился указать, кто и какъ будетъ выполнять эту египетскую работу по опредъленію доходовъ, получаемыхъ членами коопераціи. Г. Ленинъ также, этотъ разъ правильно, полагаетъ, что въ предълахъ каждой территоріи можеть быть только одинъ кооперативъ и такимъ образомъ устраняетъ возможность образованія спеціально классовыхъ кооперативовъ. Онъ, далъе, требуетъ введенія контроля надъ кооперативами со стороны государства и, наконецъ, ставитъ условіемъ, чтобы правленіяхъ кооператива лица, им'єющія хотя бы одного наемнаго рабочаго, не составляли болье 1/8, и такимъ образомъ вмѣшивается въ самоуправленіе кооперативной организаціи. Не трудно видъть всю вздорность поправокъ «самого» Ленина, но онъ поучительны въ томъ отношеніи, что обнаруживають значительное упорство со стороны большевизма въ проведеніи его утопическаго соціализма: какъ видимъ, за мелкой фигурой г. Шлихтера скрываются персонажи болъе крупнаго калибра, и при такихъ условіяхъ никакъ нельзя върить, что большевистская власть останется върна тъмъ соглашеніямъ, которыя она сама подпишеть: въдь измънять своему слову-это стало второй ея натурой, а пользоваться предосудительными и нечестными способами борьбы-обычнымъ ея методомъ.

Дальнѣйшимъ шагомъ по пути соглашательства является докладъ г. Хинчука, который онъ предложилъ Всероссійскому Съѣзду Рабочей Коопераціи, засѣдавшему въ Москвѣ въ началѣ апрѣля с./г. и который въ общихъ чертахъ и былъ принятъ этимъ съѣздомъ. Въ этомъ додокладѣ мы находимъ слѣдующія положенія:

"1) Проектъ декрета о потребительскихъ коммунахъ въ настоящей его постановкъ непріемлимъ для рабочей коопераціи, уничтожая ее цъликомъ н растворяя ее во исесословной, а равно и непріемлимъ для коопераціи вообще, ибо уничтожаєтъ самую сущность коопераціи вообще".

and a second of the second

- "3) Потребительская кооперація вълиць своихъ союзныхъ организацій можеть въ опредъленный срокъ увеличить свть своихъ лавокъ распредълительныхъ пунктовъ такъ. чтобы фактически все населеніе могло ими обслуживаться. Свть эта можетъ быть выработана кооперативными союзами совмъстно съ Совътами рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ".
- "4) Регулированіе возникновенія новыхъ кооперативовъ должно производиться кооперативными центрами. Вступленіе потребителей въ составъ членовъ кооперативовъ должно быть предоставлено ихъ желанію".
- "5) Каждая семья, по снабженію ее продуктами питанія и потребленія должна быть приписана къ опредъленной территоріи; прикръпленіе внутри этой территоріи (района дъйствій кооперативнаго районнаго облединенія) къ отдъльнымъ складамъ должно быть цредоставлено уже кооперативной организаціи.

Остальные пункты доклада касаются организаціи оптовыхъ закупокъ и постановки производства предметовъ первой необходимости и для насъ здѣсь не представляютъ интереса.

Повторяемъ, докладъ этотъ идетъ еще дальше въ смыслѣ защиты интересовъ коопераціи, чѣмъ тезисы вышеприведеннаго соглашенія: онъ уже явно говоритъ объ обслуживаніи всего потребленія кооперативными организаціями и столь же явно отрицаетъ наличность потребительныхъ коммунъ. Онъ передаетъ выработку сѣти распредѣлительныхъ пунктовъ, создаваемыхъ кооперативами, самой коопераціи, котя почтительно и прибавляетъ, что эта сѣть можетъ быть разработана кооперативами совмѣстно съ Совътами рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ; онъ поручаетъ все дѣло прикрѣпленія отдѣльныхъ семей къ складамъ также коопераціи. Но и при этихъ условіяхъ кооперативъ оказывается заполненнымъ массой обывателей, загнанныхъ туда принудительнымъ образомъ и вынужденныхъ в сѣ предме-

ты потребленія получать изъ кооперативнаго склада. Это, конечно, лучше, чъмъ тъ казенныя лавочки, которыя были выдуманы г. Шлихтеромъ, но это тъмъ не менъе все же совершенно недопустимое смъщение муниципальнаго и кооперативнаго началъ, -- смъщение, •которое должно отразиться самымъ гибельнымъ образомъ на судьбахъ потребительской коопераціи. Наконецъ, опять-таки, эта организація принудительнаго распредъленія предшествуєть государственной организаціи производства, и такимъ образомъ смѣшиваетт вст карты соціалистическаго плана. Не можемъ не отмътить еще одного безусловнаго достоинства этого послъдняго соглашенія-отстраненіе всъхъ задачь, не связанныхъ непосредственно съ задачами распредъленія предметовъ потребленія, какъ это имѣетъ мѣсто и въ самомъ проектъ декрета и въ первомъ актъ соглашенія (см. 

На этомъ мы и покончимъ исторію попытокъ покоренія большевиками коопераціи. Пока кооперація еще достаточно упорно отбивается, но позиціи большевиками еще не сданы, и въ этомъ царствъ государственнаго хаоса, о которомъ можно сказать словами поэта: «тамъ чудеса, тамъ лъшій бродитъ», конечно, съ необычайной легкостью и чрезвычайной неожиданностью можетъ разыграться всякая скверная исторія, а, слъдовательно, можетъ оказаться реализованнымъ и законодательный уродецъ г. Шлихтера.

Но, пока въ столицахъ гремятъ витіи, ведется словесная борьба и враждебными станами проливаются моря чернилъ, провинція по нынъшнимъ временамъ не дремлетъ.

Ленинъ какъ-то сказалъ по поводу Камкова, что «одинъ дуракъ можетъ надавать сразу столько вопросовъ, что на нихъ не сумѣютъ отвѣтить и десять мудрецовъ»; если мы вспомнили объ этомъ высочайшемъ анекдотѣ здѣсь, то конечно, не для того, чтобы возстановлять честь г. Камкова, до котораго намъ очень мало дѣла, а для гого, чтобы попенять г. Ленину на счетъ того, что онъ долженъ былъ бы почаще вспоминать о тѣхъ сотняхъ а, быть можетъ, тысячахъ дураковъ, которые, захвативъ въ провинціи аппаратъ совѣтской власти, озоруютъ надъ обывателемъ безъ всякой мѣры и совѣсти. И отъ этого озорства, само собой разумѣется, не мало страдаетъ и провинціальная коопера-

ція. Въ провинціи стонъ стоить оть проделокъ всехъ этихъ глупцовъ отъ коммунизма, которые, однимъ ухомъ подхвативъ мечты г. Шлихтера и Ленина, съ ослиной прямолинейностью начинають проводить ихъ въ жизнь. Безобразія, чинимыя ими надъ коопераціей, достигли такихъ размъровъ, что, наконецъ, протестамъ и самой провинціальной коопераціи, и Сов'єта Всероссійскихъ Кооперативныхъ Съвздовъ и депутаціи Всероссійскаго Съвзда рабочей коопераціи начинаютъ внимать и большевистскія власти. «Предсъдатель Высшаго Совъта Народнаго Хозяйства Милютинъ, - какъ сообщаетъ меньшевистская газета «Впередъ», —въ присутствіи депутаціи (Всероссійскаго Съъзда рабочей кооперацін) послаль пермскому совдепу телеграмму, предлагая впредь до полученія декрета никакихъ мъръ поотношенію къ коопераціи не принимать. То же самое объщано сообщить и прочимъ Совдепамъ. Объщано также «разъяснить», что рабочій контроль не долженъ затрагивать кооперативы». Нельзя не одобрить этого, хотя и запоздалаго, распоряженія, но вмість съ тымь нельзя быть увъреннымъ, что оно будетъ добросовъстно проведено въ жизнь.

Таковы главнъйшіе акты большевистской власти по отношенію къ коопераціи. Эти акты были направлены прямо на кооперацію, и она страдала отъ нихъ непосредственно. Но, само собою разумъется, что, въ качествъ хозяйственной организаціи, кооперація много потерпъла и еще больше должна будеть потерпъть косвеннымъ путемъ отъ всякой разрухи, вносимой большевистскими властями въ экономическую и общественную жизнь нашего народа. Уничтожение кредита и вызванная этимъ необходимость уплачивать впередь наличными деньгами бъщеныя цъны при закупкахъ товара; отсутствее денежныхъ знаковъ въ достаточномъ количествъ для торговаго оборота страны, колоссальное безтоваріе; развалъ транспорта и, въ частности, неслыханныя, невъроятныя хищенія на жельзныхъ дорогахъ; отсутствіе судовъ, а слъдовательно и возможности регистраціи новыхъ кооперативовъ, безъ чего пріостанавливается дальнъйшее союзное строительство; насиліе недъ печатью и свободой слова и собраній, упраздненіе основныхъ элементовъ неприкосновенности личности и жилища,—вся эта вакханалія экономическаго и полійтическаго разгула тяжело бьетъ по работѣ коопераціи, и она съ нескрываемой ненавистью относится къ баскакамъ большевизма и открыто въ большинствѣ своей прессы и на многихъ съѣздахъ заявляетъ себя сторонницей созыва Учредительнаго Собранія, какъ единственнаго выхода изъ невыносимаго историческаго тупика.

А. Николаевъ.

# Экономическія послѣдствія основного закона о соціализаціи

Тѣ земельныя отношенія, которыя сложились въ русской деревнѣ передъ революціей 1905 г., привели къ необходимости приступить къ законодательному разрѣшенію аграрнаго вопроса. Первая и вторая Государственныя Думы поставили аграрны вопросъ въ центрѣ своей законодательной дѣятельности. Однако, земельный вопросъ былъ разрѣшенъ безъ участія народнаго представительства, указомъ 9 ноября 1906 г., поставившимъ разрѣшеніе земельной проблеммы совершенно въ иную плоскость по сравненію съ планами и намѣреніями первыхъ двухъ Государственныхъ Думъ. Земельные законы Столыпинскаго правительства бы-

ли кодифицированы III Государственной Думой и вырази-

лись въ положении 14 ионя 1910 г.

Основное содержание аграрнаго законодательства Столыпина было ярко выражено самимъ вдохновителемъ аграрной политики междуреволюціоннаго періода въ одной изъ его ръчей: Это-ставка на сильныхъ. Разрушение общины и выдълъ изъ общины на правахъ мелкихъ частныхъ землевладъльцевъ наиболъе сильныхъ экономически элементовъ составляло основную задачу землеустроительнаго законодательства, проводившагося въ жизнь съ ръшительностью и неуклонностью рѣдкой въ государственной дѣя •тельности этой эпохи. Дъятелей землеустроительной политики вдохновляли не столько экономическіе, сколько политическіе мотивы: устроить вокругь безземельнаго и малоземельнаго крестьянства мощный баръеръ зажиточныхъ собственниковъ, которые могли бы противопоставить свою матеріальную силу аграрнымъ стремленіямъ народныхъ массъ.

Политика «ставки на сильныхъ» была ликвидирована революціей 1917 г., и всѣ юридическія основы столыпинскаго землеустройства были отмънены указами Временнаго Правительства. Оставались однако въ жизни тѣ экономическіе мотивы, которые давали матеріальный базисъ столыпинской землеустронтельной политики, а тъ условія, которыя были созданы войной, открывали новыя перспективы для индивидуалистическихъ стремленій отдъльныхъ болъе зажиточныхъ группъ земледъльческаго населенія русской деревни. Рыночныя конъюнктуры, созданныя всемірнымъ истощеніемъ продовольственныхъ рессурсовъ, открывали широкое поле развитія для мінового хозяйства, и рыночная оріентація создавала условія для успѣшнаго развитія крупныхъ крестьянскихъ хозяйствъ мізнового типа. Тъ уравнительно-трудовыя тенденціи, которыя ствовали въ программахъ по организаціи регулированнаго трудового землепользованія на началахъ новаго земельнаго права, противоръчили тенденціи къ развитію тъхъ мелкокапиталистических в хозяйствъ, которымъ предстояли крупные барыши при работ в на всемірный рынокъ. Однако, намъчавшаяся тенденція въ развитій сельско-хозяйственнаго производства могла получить свою реализацію исключительно при побъдъ столыпинскаго направленія поземельной политики, политики «ставки на сильныхъ». Такому направленію въ развитіи сельскохозяйственнаго процесса противоръчили интересы широкихъ массъ безземельнаго и малоземельнаго населенія деревни, для которыхъ наибол'є существенное значеніе получала реализація уравнительности, право на пользованіе общенароднымъ земельнымъ достоя-

При наличности борьбы двухъ теченій въ дѣлѣ разрѣшенія земельной проблемы: стихійнаго, возникающаго изъ нерегулированной борьбы интересовъ, которое стремилось использовать въ своихъ особыхъ политическихъ цѣляхъ столыпинская землеустроительная политика, и регулируемаго государствомъ новаго земельнаго правопорядка, направленнаго къ борьбѣ съ малоземельемъ на основѣ уравнительнаго распредѣленія земли въ средѣ трудового земледѣлія—представляетъ рѣшающее значеніе, значеніе политическаго мѣропріятія, опредѣленіе, на чью сторону въ этой

борьбѣ теченій становится законодатель. Если исходить, при политической оцѣнкѣ экономическихъ мѣропріятій, изъ лозунговъ и заявленій руководящихъ политическихъ партій, то казалось бы не можетъ быть и не должно быть сомнѣній, на чьей сторонѣ стоитъ законодатель. Однако, въ сферѣ экономическихъ отношеній лозунги имѣютъ наименьшее значеніе, и нерѣдко наиболѣе опредѣленныя заявленія приводятъ въ процессѣ своего развитія къ діаметральнопротивоположнымъ результатамъ, независимо отъ намѣреній законодателя, берущаго на себя нерѣдко совершенно непосильную задачу регулированія экономическихъ отношеній. Съ этой точки зрѣнія пріобрѣтаетъ особое значеніе изслѣдованіе содержанія основного закона о соціализаціи земли, принятаго 3-мъ Всероссійскимъ съѣздомъ совѣтовъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ.

Первыми четырьмя статьями основного закона о соціализаціи земли отм'вняются существующія формы землевлад'внія. При отм'вн'в всякой собственнюсти на землю, н'вдра, воды, л'вса и даже живыя силы природы, (ст. 1) земля безъ всякаго выкупа, явнаго или скрытаго, передается въ пользованіе всего трудового народа (ст. 2), при чемъ право пользованія землей, безъ ограниченія поломъ, в'вроиспов'вданіемъ, національностью или подданствомъ, принадлежитъ лишь т'вмъ; кто обрабатываетъ ее собственнымъ трудомъ (ст. 3 и 4). Содержаніемъ приведенныхъ 4 статей отм'вняется существующее право въ области земельныхъ отношеній.

Новыя земельныя правоотношенія опредъляются ст. 13 основного закона: «общимъ и основнымъ источникомъ права на пользованіе землей сельскохозяйственнаго значенія является личный трудъ». Никакихъ иныхъ формъ пріобрътенія правъ на землю закономъ не допускается. Право на пользованіе землею не можетъ никоимъ образомъ и ни при какихъ обстоятельствахъ пріобрътаться ни куплей, ни арендой, ни путемъ даренія и наслъдства, ни вообще путемъ какой-бы то ни было частной сдълки (ст. 39 примъч.). Право пользованія землей прикръплено къ лицу черезъ посредство сельскохозяйственнаго труда, прилагаемаго къ участку. Но и личность земледъльца прикръплена къ земельному участку его пользованія, такъ какъ никто

не можетъ передать правъ на пользование находящимся у него участкомъ земли другому лицу, хотя бы и для трудового использованія земли. Наемный трудъ въ индивидуальномъ трудовомъ хозяйствъ представляется недопустимымъ, и въ случав использованія даннаго участка земли способомъ, закономъ недозволеннымъ, напр., тайнымъ примъненіемъ наемнаго труда, право пользованія земельнымъ участкомъ прекращается (ст. 53). Земельный фондъ страны становится предметомъ трудового использованія отграниченной группы земледъльческаго населенія, прилагающаго къ землъ свой трудъ. Никакихъ иныхъ правовыхъ притязаній на землю основной законъ не признаетъ, не допуская признанія земли общенароднымъ достояніемъ. Это программное положение партіи соціалистовъ-революціонеровъ основнымъ закономъ о «соціализаціи земли» не признается. Наоборотъ, основныя положенія вновь создаваемаго земельнаго права р вшительнымъ образомъ отвергаютъ общенародный характеръ того земельнато достоянія, которое возникаетъ въ результатъ отмъны частной собственности на землю. Обращение всей земли во всенародное достояние объщаль также и декреть о земль, принятый на съъздъ совътовъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 26-го октября 1917 г.

Такимъ образомъ основной законъ о землѣ отвергаетъ обращеніе земли въ общенародное достояніе. Соотв'тственно съ тъмъ, наблюдается и глубокое принципіальное различіе въ той суммѣ правъ, которая предоставляется гражданамъ республики въ ихъ отношеніи къ земельному фонду по декрету о землъ и по основному закону. По декрету (ст. 6) право пользованія землей получають всё граждане (безъ различія пола) Россійскаго государства, желающіе обрабатывать ее своимъ трудомъ, при помощи своей семьи, или въ товариществъ, и только до той поры, пока они въ силахъ ее обрабатывать. По основному закону (ст. 3), право пользованія землей принадлежить лишь тѣмъ, кто обрабатываетъ ее собственнымъ трудомъ. Послъднее положеніе создаетъ болѣе ограниченную сумму правовыхъ притязаній на землю со стороны отдівльных в граждань. По декрету, право на пользование землей распространяется на всъхъ гражданъ, желающихъ приложить свой

трудъ къ землъ. По основному закону право пользованія землей ограничивается лишь тъми гражданами, которые обрабатываютъ ее собственнымъ трудомъ. Если декретъ о землъ дълаетъ шагъ назадъ по сравненію съ формулировкой права на землю всякаго гражданина, устанавливаемой законопроектомъ, внесеннымъ во вторую Государственную Думу партіей с.-р., то «основной законъ о соціализаціи земли» совершенно устраняєть начало субъективно-публичнаго права всякаго гражданина на землю. Это искорененіе правового начала изъ области регулированія земельныхъ отношеній проходить красною нитью черезъ весь законъ.

Организовать земельную площадь страны въ цѣляхъ сельскохозяйственнаго производства возможно или въ порядкъ правового регулированія землепользованія, или въ порядкъ землеустройства. Въ первомъ случаъ законодатель въ основу земельнаго распорядка кладетъ правовыя нормы и защиту земельныхъ правъ гражданъ сосредоточиваетъ въ органахъ, охраняющихъ существующій правопорядокъ т.е. въ органахъ судебнаго порядка. Въ этомъ случаъ административные органы землеустройства играютъ чистотехническую вспомогательную роль исполнительнаго порядка. Во второмъ случав, при организаціи земельной площади въ порядкъ землеустройства, центръ тяжести распорядительной дівятельности переносится въ административные органы землеустройства. Примфромъ законодательства перваго порядка можетъ служить арендное законодательство Ирландіи, аграрные законы Новой Зеландіи и т. п. Классическій образецъ законодательства второго порядка мы найдемъ въ столыпинскихъ земельныхъ законахъ.

Соотвътственно съ общимъ направленіемъ земельнаго законодательства по тому или иному руслу, земельныя нормы, опредъляющія порядокъ распредъленія земли между отдъльными хозяйствами, выражаютъ собою или объемъ правовыхъ притязаній отдъльныхъ гражданъ на землю, или роль землеустроительнаго аппарата, разверстывающаго землю въ порядкъ выполненія административно намъченнаго плана. Если мы обратимся къ основному закону о соціализаціи земли и прослъдимъ общее направленіе мысли законодателя при опредъленіи нормативныхъ началъ земле-

пользованія, то передъ нами выяснится съ большой рельефностью чисто землеустроительное направленіе аграрнаго законодательства 3-го Всероссійскаго съвзда соввтовъ крестьянскихъ, рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ. «Распредвленіе земли между трудящимися должно производиться на уравнительно-трудовыхъ началахъ такъ, чтобы потребительно-трудовая норма, примвняясь въ данномъ районъ къ исторически сложившейся системв землепользованія, не превышала трудоспособности наличныхъ силъ каждаго отдвльнаго хозяйства и, въ то же время, давало бы возможность безбъднаго существованія семьв земледвльца» (ст. 12.). Вотъ то опредвленіе, которое дается закономъ основному нормативному принципу при распредвленіи земли между трудящимися на уравнительно-трудовыхъ началахъ.

Прежде, чѣмъ приступить къ анализу тѣхъ условій, въ которыхъ должно найти себѣ примѣненіе цитированное законодательное положеніе, необходимо выяснить себѣ внутреннее содержаніе приведенной ст. 12. Какъ видно изъ текста, потребительно-трудовой нормѣ предъявляется двоякое требованіе: во-первыхъ, требуется, чтобы норма не превышала трудоспособности наличныхъ силъ каждаго отдѣльнаго хозяйства, и, во-вторыхъ, давала бы возможность безбѣднаго существованія семьѣ земледѣльца. Въ приведенныхъ двухъ требованіяхъ, несомнѣнно, заключается внутреннее противорѣчіе.

Для обширныхъ областей Россіи, въ ея нечерноземной полось и въ особенности въ центральной промышленной области, эти требованія явно невыполнимы, такъ какъ при существующей производительности земледъльческаго труда въ этихъ областяхъ результаты трудового земледъльческаго хозяйства не въ состояніи обезпечить безбъдное существованіе семьи земледъльца. Потребительная норма превышаетъ трудовую норму; на этомъ основаніи въ границахъ промышленной области и получили столь значительное развитіе промысловыя занятія населенія, при чемъ повышеніе размъровъ землепользованія, не устраняя необходимости въ дополнительномъ промысловомъ трудъ, оказываетъ только вліяніе на форму приложенія промысловаго

труда и выборъ промысловыхъ занятій.

Второе невыполнимое требованіе, которое ставится совътскимъ законодательствомъ къ «потребительно-трудовой» нормѣ, заключается въ томъ, чтобы норма не превышала трудоспособности наличныхъ силъ каждаго отдѣльнаго хозяйства. Самое понятіе «нормы» противоръчитъ представленію объ индивидуальныхъ хозяйствахъ. Норма—это среднее отношеніе, собирающее вокругъ себя большинство хозяйствъ въ ихъ наиболѣе общихъ типичныхъ чертахъ. Въ процессъ практическаго примѣненія, норма налагается на каждое отдѣльное хозяйство и опредѣляетъ собою мѣру отступленія хозяйствъ отъ установленной нормы.

Неясность представленія о томъ, что такое земельная норма и въ чемъ заключается ея назначение, не могла не отразиться и на способахъ, предлагаемыхъ законодательствомъ къ исчисленію нормы. Въ основной законъ о соціализаціи земли особымъ раздѣломъ (раздѣлъ IV) въ видѣ приложенія къ ст. 25 включена «Инструкція для установленія потребительно-трудовой нормы землепользованія на земляхъ сельско-хозяйственнаго значенія». Инструкція эта заключаетъ въ себъ 24 параграфа и съ большой подробностью останавливается на опредъленіи пріемовъ исчисленія нормы. Принимая во вниманіе то р'вшающее значеніе, которое получаетъ, въ силу основного закона, потребительно-трудовая норма въ дълъ распредъленія земли между отдъльными категоріями населенія, необходимо остановиться съ нъкоторою подробностью на пріемахъ исчисленія нормы.

По инструкціи вся земледѣльческая Россія распредѣляется на такое число поясовъ, сколько различныхъ системъ полеводства (переложная, трехпольная, восьмипольная, многопольная, плодосмѣнная и др.) исторически сложились въ данный хозяйственный періодъ. Эти пояса, по которымъ предписано основнымъ закономъ исчисленіе нормъ, играютъ крупное значеніе во всемъ землеустройствѣ, предуказанномъ тѣмъ же закономъ, а именно исчисленіе контингента населенія, нуждающагося въ дополнительномъ надѣленіи, производится по поясамъ (§ 20 инструкціи); границами поясовъ опредѣляется порядокъ разселенія и переселеній (ст. 27) и т. п.

При томъ исключительномъ значеній, которое придается дъленію на пояса въ порядкъ землеустройства, представляется изумительной та неясность опредъленій, которая заключена въ § 1 Инструкціи. Для автора инструкціи было совершенно неясно понятіе системы полеводства, такъ какъ въ инструкцію, при перечисленіи системъ полеводства, включены самыя различныя понятія. Системы полеводства различаются по способу добыванія продукта, что прежде всего выражается тъмъ, между какими растеніями и въ какомъ отношеніи разділена эксплуатируемая хозяйствомъ почва. Система полеводства опредъляется отношеніемъ, съ одной стороны, пашни вообще къ другимъ видамъ угодій (выгонамъ, лугамъ и лъсамъ), съ другойчастей пашни, занятыхъ различными группами культурныхъ растеній, между собою. Авторъ инструкціи различаетъ системы полеводства по числу полей, трехпольную, восьмипольную, многопольную. Число полей, - это только одинъ изъ признаковъ съвооборота, те выражая даже въ цъломъ съвоборота, а только одинъ изъ его признаковъ-абсолютно ничего не говорить о системъ полеводства. Кромъ того, классификація системъ полеводства, при игнорированіи системы хозяйства, почти ничего не выражаеть въ дълъ установленія нормальныхъ размъровъ землепользованія. Системы же хозяйства, зерновая, скотоводческая, техническая, опредъляются тъмъ продуктомъ, который доставляется хозяйствомъ на рынокъ. И для использованія земельной территоріи не является безразличнымъ, съ какой системой хозяйства связана та или иная система полеволства.

Авторамъ инструкціи осталось совершенно неизвъстной та колоссальная работа мысли, которая была выполнена цълымъ рядомъ русскихъ ученыхъ и практиковъ земской статистики въ дълъ изученія признаковъ дъленія Россіи на сельскохозяйственные районы, и не мало нужно было смълости незнанія, чтобы думать возможнымъ осуществить такое территоріальное дъленіе по признаку числа полей въ съвооборотъ. Въ какой степени неосвъдомленъ авторъ инструкціи въ тъхъ условіяхъ, подъ вліяніемъ которыхъ слагается система полеводства, свидътельствуетъ § 2 того же документа. Внутри пояса норма можетъ измъниться въ

зависимости отъ климата, естественнаго плодородія почвы, а равно въ зависимости отъ близости къ рынку Слъдовательно, предполагается, что система полеводства не находится въ зависимости отъ указанныхъ выше условій, въ двиствительности же двло обстоить какъ разъ наобороть, н система хозяйства, а вслъдъ за ней и система полеводства, слагаются въ сильнъйшей степени подъ давленіемъ указанныхъ выше условій. Въ дальнѣйшемъ обнаруживается, что и плотность населенія не является такимъ признакомъ, въ зависимости отъ котораго слагается система полеводства. На основаніи § 5 Инструкціи, при опредъленіи нормы для даннаго пояса, берется среднее по размъромъ хозяйство одного изъ убъдовъ этого пояса съ плотностью населенія низшей для этого пояса и съ такимъ соотношеніемъ раздичныхъ земельныхъ угодій, которое по мньчнію населенія (областного или губернскаго сътзда земельныхъ отделовъ Советовъ) будетъ признано наиболее нормальнымъ, т.-е. напболѣе благопріятнымъ для веденія такого типа хозяйства, какой преобладаеть въ этомъ поясъ. Изъ этого параграфа Инструкціи мы узнаемъ, что, по мньнію ея составителей, потребительско-трудовая норма есть среднее по размѣрамъ хозяйство, взятое въ границахъ опредъленнаго района, что соотношение угодій, наиболъе нормальное для даннаго типа хозяйства, опредъляется не самымъ типомъ козяйства, а мнъніемъ населенія, что возможно найти въ конкретной дѣйствительности такой увздъ, который бы удовлетворялъ и объективному признаку наименьшей плотности населенія и субъективному мнѣнію сътздовъ земельныхъ комитетовъ о наиболте нормальномъ соотношеніи угодій. Всѣ приведенныя мнѣнія поражаютъ своей исключительной оригинальностью, такъ какъ противоръчатъ всей предыдущей работъ русской аграрной мысли въ дѣлѣ разрышенія поставленныхъ передъ нею проблемъ поземельнаго устройства.

Душевая норма землепользованія, разсчитанная на одну душу населенія при опредѣленіи потребительской нормы и на одного работника при исчисленіи трудовой нормы, не является отвлеченнымъ изобрѣтеніемъ работавшихъ по аграрному вопросу, а заимствованно изъ уравнительно-передѣльной практики русскихъ трудовыхъ земледѣльцевъ.

II, дъйствительно, уравнять землепользование возможно только по душевой нормъ, учитывающей потребительный и трудовой спросъ на землю. Найти конкретно такой увздъ, который удовлетворилъ бы требованіямъ, предъявленнымъ основнымъ закономъ къ способу исчисленія нормы, не представляетъ какой-либо возможности. увздъ, какъ бывшей великой демократической республики, такъ и ея мелкаго осколка, въ видъ республики совътской, включаеть въ свой составъ различныя группы хозяйства съ весьма разнообразнымъ соотношеніемъ угодій. Итакъ, передъ совътскими землеустроителями стоятъ, при исчисленіи нормъ, двъ конкретно недостижимыя цъли: дъленіе Россіи на пояса по системъ полеводства, и поиски внутри поясовъ увздовъ съ наименьшей густотой населенія и съ наиболве нормальнымъ соотношеніемъ угодій. При этомъ остается совершенно открытымъ вопросъ, а какъ быть въ томъ случать, если внутри пояса оказалось бы нъсколько типовълхозяйства? 🔅

Для исчисленія нын'в существующаго крестьянскаго землевладёнія въ убздё, взятомъ за отправный пунктъ всего пояса, требуется опредъление средней по качеству и урожайности десятины, при чемъ эта средняя должна составить «частное отъ дъленія суммы урожаевъ съ различныхъ въ почвеннымъ отношении десятинъ на число почвенныхъ категорій» (§ 18). Содержаніе этого парагра фа не вполнъ ясно, такъ какъ взятое въ тъхъ выраженіяхъ, которыя употреблены въ основномъ законъ, противоръчитъ правиламъ ариометики, а, именно, при дъленіи суммы урожаевъ на число почвенныхъ категорій въ частномъ получится не средняя десятина, какъ думаютъ авторы закона, а величина средняго урожая. По всей въроятности, мы имъемъ здѣсь дѣло не столько съ ариометической, сколько со стилистической погръшностью. Составители инструкціи, повидимому, столь неудачно выразили по существу правильную мысль, что при исчислении размъровъ землепользованія необходимо принимать не только количественную, но и качественную сторону землепользованія, не имъя однако въ своемъ распоряжении тъхъ наличныхъ знаній, которыя могли бы указать тотъ путь, следуя которому легко было бы достигнуть поставленной себъ цъли.

А между тѣмъ, какъ много сдълала земская статистика въ дѣлѣ разработки пріемовъ качественной оцѣнки земель! Даже кадастровыя работы 40-хъ годовъ прошлаго столѣтія, выполненныя въ мрачную эпоху николаевскаго царствованія на земляхъ государственныхъ крестьянъ, стояли, по своимъ понятіямъ и пріемамъ, неизмѣримо выше кадастровыхъ понятій тѣхъ земельныхъ реформаторовъ, которые приложили печать своего исключительнаго невѣжества къ основному закону о землѣ.

Переходимъ далѣе къ выясненію, въ какомъ порядкѣ предположено примѣнить эту норму къ разрѣшенію тѣхъ многочисленныхъ земельныхъ отношеній, которыя послѣдовательно сложились въ условіяхъ русской дѣйствительности.

. По основному закону о землъ, весь земельный фондъ страны распадается на двѣ неравныя половины: 1) основной земельный фондъ-площадь фактическаго крестьянскаго землепользованія до 1917 г.-земли надъльныя, купленныя крестьянскими обществами, товариществами, отдъльными лицами и арендуемыя, и 2) земли запаснаго земельнаго фонда, въ составъ котораго входятъ земли всъхъ частновладъльческихъ нетрудовыхъ хозяйствъ, находившихся до этого времени въ фактическомъ владъніи у казны, частныхъ банковъ, монастырей, удѣловъ, помѣщиковъ (§ 8 инструкціи). Такимъ образомъ, размъръ земельнаго запаснаго фонда, предназначаемаго основнымъ закономъ для дополнительнаго надъленія трудовых в земледъльцевъ, опредълается границами фактическаго престъянскаго трудового землепользованія до 1917 г. Все то, что выходило за эти границы и находилось въ непосредственномъ пользовании нетрудовыхъ землевлад тыцевъ и обрабатывалось влад тыческимъ инвентаремъ, войдетъ въ составъ запаснаго земельнаго фонда.

Все содержаніе основного закона о соціализаціи земли касается вопросовъ землеустройства на запасномъ земельномъ фондѣ и совершенно не затрагиваетъ вопросовъ землепользованія на основномъ земельномъ фондѣ. Найденная указаннымъ выше способомъ средняя норма предназначена, согласно § 19 Инструкціп, служить основой при равненіи отдѣльныхъ хозяйствъ за счетъ земель за-

паснаго земельнаго фонда по всему поясу. Изъ цитированнаго параграфа становится ясно, что новъйшій законодатель даетъ опредъленное назначение запасному земельному фонду служить цёлямъ земельнаго поравненія отдъльныхъ хозяйствъ. Достигнуть этой цъли предполагается, по всъмъ признакамъ, не затрагивая земель основного земельнаго фонда. Дальнъйшее содержание Инструкціи, какъ напр. § 20, указывающій способъ опредъленія количества земли разныхъ угодій, потребнаго для дополнительнаго надъленія малоземельныхъ, § 23, отмъчающій тъ случаи, когда при дополнительномъ надъленіи землей отдыльных хозяйствъ надъл долженъ былъ увеличенъ, - опредъленнымъ образомъ указываетъ, что законодатель имфетъ въ виду организовать земельную территорію на началахъ дополнительнаго надъленія изъ запаснаго земельнаго фонда, не вводя въ общій передаль не только земель надальных и купленныхъ крестьянами, но также и арендованныхъ ими. Отсюда можно видъть, что потребительно-трудовая , примѣняется къ землямъ коренного крестьянскаго землепользованія не въ цѣляхъ уравнительнаго перераспредѣленія этихъ земель на одинаковыхъ основаніяхъ съ землями запаснаго земельнаго фонда, а исключительно въ цѣляхъ отграниченія земель крестьянскаго трудового землепользованія отъ земель бывшаго крупнаго землевладінія. Въ границахъ же коренного крестьянскаго землепользованія распредѣленіе земель ничѣмъ не регулируется, и эти земли остаются въ томъ же распредълении, какъ ихъ застала основная «земельная реформа».

Подтвержденіе нашего заключенія мы находимъ точно также въ содержаніи § 20 Инструкціи, согласно которому для опредъленія количества земли разныхъ угодій, потребнаго для дополнительнаго надъленія малоземельныхъ, слъдуетъ количество десятинъ земли, приходящееся въ уъздъ на одну рабочую силу, помножить на сумму рабочихъ земледъльческихъ силъ даннаго пояса и вычесть изъ произведенія наличное количество земли у крестьянъ-труженниковъ. При такомъ порядкъ опредъленія-количества десятинъ земли, поступающей изъ запаснаго земельнаго фонда въ дополнительное надъленіе,

сохраняются въ неприкосновенности всъ сверхнадъльные земельные верхи, остающіеся въ пользованіи многоземельныхъ крестьянскихъ дворовъ. Дъйствительно, при исчисленіи потребности въ количествъ земли для осуществленія дополнительнаго надъленія, уменьшаемое опредъляется путемъ уменьшенія средней нормы на наличное число рабочихъ силъ, а вычитаемое включаетъ въ себя все наличное землепользованіе вмъстъ съ землями крестьянскихъ семей, имъющихъ въ пользованіи количество земель свыше нормы. При такомъ порядкъ исчисленія разности, выражающей количество земли дополнительнаго надъленія, землепользованіе, превышающее норму, пойдетъ въ зачетъ недостающихъ количествъ земель для дополнительнаго надъленія малоземельныхъ, не подвергаясь фактическому перераспредъленію.

Благодаря такому способу исчисленія, недостающее количество земли сильно преуменьшается на все то количество сверхнадѣльныхъ излишковъ, которые зачитываются въ дополнительное надъленіе, оставаясь въ фактическомъ пользованіи своихъ прежнихъ владъльцевъ. Опредъливъ указаннымъ выше явно ошибочнымъ способомъ количество земли, необходимое для дополнительнаго надъленія малоземельныхъ, Инструкція (§ 21) рекомендуетъ сопоставить эту цифру съ количествомъ земли, имъющейся въ запасномъ фондъ и опредълить количество семей, подлежащихъ разселенію въ границахъ даннаго пояса и нуждающихся въ переселеніи въ другой поясъ. Примѣненіе правилъ, выраженныхъ въ Инструкціи, неизбѣжно будетъ приводить къ преувеличению количества семей, могущихъ быть удовлетворенными землею въ границахъ даннаго пояса, и къ преуменьшію количества земли, необходимаго для дополнительнаго надъленія. Какъ видно изъ приведеннаго законодательства, земельное перераспредъление совершается органами землеустройства, при чемъ права отдъльныхъ гражданъ на дополнительное надъление ничъмъ не ограничены и всегда могутъ быть произвольно нарушены.

Распредѣленіемъ земель сельскохозяйственнаго значенія на указанныхъ выше основаніяхъ, между трудящимися вѣдаютъ сельскіе, волостные, уѣздные, губернскіе, обла-

стные, главные и федеральные отдълы Совътовъ въ зависимости отъ значенія этихъ земель (ст. 9). Такимъ образомъ, функціи землеустроительныхъ органовъ предоставлены земельнымъ отдъламъ Совътовъ рабочихъ и крестьянскихъ депутатовъ. На эти органы выпадаетъ задача выполнить дополнительное надъленіе землей малоземельныхъ семей землями запаснаго земельнаго фонда.

Переходимъ далъе къ выясненію, къ какимъ послъдствіямъ для отдёльныхъ районовъ приведетъ установленная выше система дополнительнаго надъленія. Какъ уже было выше выяснено, количественные размъры запаснаго земельнаго фонда, предназначеннаго къ выполненію задачи дополнительнаго надъленія, опредъляются площадью земель, находящихся въ нетрудовомъ пользованіи и обрабатывающихся наемнымъ трудомъ. Такимъ образомъ вапасъ земель для дополнительнаго надъленія представляется тымь болье обширнымъ, чемъ сильнее была распространена экономическая запашка въ соотвътствующемъ районъ. Если принять во вниманіе также и тъ губерніи, которыя нынт выдълены въ составъ украинской народной республики, но которыя во всякомъ случав имълись въ виду при составленіи основного земельнаго закона федеральной республики, то получится слъдующая картина. Наибольшее развитіе экономическая запашка получила въ свеклосахарномъ районъ, по губерніямъ Подольской и Кіевской, гдѣ на каждыя 100 десятинъ крестьянскихъ поствовъ приходилось въ 1916 г. болте 40 дес. подъ экономическимъ посъвомъ, при наличности средняго на Евр. Россіи отношенія 12 на 100 дес. На второмъ мъстъ стояли граничащія съ поименованными выше губерніи Херсонская, Волынская и Полтавская и особо расположенная Лифляндская губернія, гдѣ на каждыя 100 крестьянскихъ десятинъ приходится 21-40 дес. частновладъльческаго посъва. Слъдующая группа губерній съ отношеніемъ (14-20 дес. пом'вщичьих в на 100 дес. крестьянских в въ территоріальномъ отношеніи разбивается на двѣ подгруппы: южныя губерній, примыкающія къ упомянутымъ ранъе губерніямъ первыхъ двухъ группъ-Бессарабская, Екатеринославская, Харьковская и Таврическая, и центральныхъ черноземныхъ губерній—Тамбовская, ская, Пензенская и, особо, Эстляндская губернія. Кромъ упомянутыхъ уже губерній, соотношеніе частновладъльческихъ площадей съ крестьянскими выше средняго по E. Россіи только по Орловской и Могилевской губ.

Такимъ образомъ, наиболъе общирный запасный зе-

мельный фондъ возникаетъ по юго западнымъ и южнымъ губерніямъ и, слѣдовательно, по означеннымъ губерніямъ можетъ быть въ наибольшей степени осуществлено дополнительное надъление землей малоземельныхъ крестьянъ. Экономическая запашка и возникающій изъ нея запасный земельный фондъ, получивъ наибольшее развитие въ западной половинь черноземной полосы, посльдовательно понижается по мъръ движенія на востокъ, по мъръ повышенія земельнаго простора. Получается коренное противоръчіе, ставящее вверхъ ногами всю земельную реформу: запасный земельный фондъ организуется не въ районахъ абсолютно и относительно наиболѣе многоземельныхъ, а въ мѣстностяхъ, наиболѣе густо населенныхъ. При такомъ порядкъ образованія запаснаго земельнаго фонда впередъ можно предвидѣть, что эти земли будутъ цѣликомъ поглощены мъстнымъ безземельнымъ и малоземельнымъ на селеніемъ и не могуть послужить матеріаломъ къ разръшенію междурайонныхъ земельныхъ отношеній. Ограниченность территоріи запаснаго земельнаго фонда на многоземельномъ юговостокъ обусловлена системой зачисленія земель въ запасный земельный фондъ. Всв земли, находившіяся въ трудовомъ крестьянскомъ пользованіи до 1917 г., надъльныя, купленныя и арендованныя, перераспредъленію не подлежать и сохраняются за ихъ прежними пользователями и въ составъ земельнаго запаснаго фонда, согласно § 8 Инструкціи, не зачисляются. Ни въ одномъ параграфѣ основного закона и включенной въ него Инструкціи не имъется указаній на порядокъ регулированія земельныхъ отношеній на земляхъ, находившихся въ трудовомъ пользованіи крестьянъ до 1917 г. По отношенію къ этой категоріи земель, составляющихъ подавляющую долю въ составъ земельнаго фонда страны, находятъ себъ примѣненіе исключительно отрицательныя постановленія закона объ отмѣнѣ частной собственности на эти земли, о воспрещеніи перехода земель изъ рукъ въ руки и примъненія наемнаго труда на этихъ земляхъ. Весь вопросъ о перераспредълении земель разръшается въ порядкъ до-

полнительнаго надъленія малоземельных в запаснаго земельнаго фонда. Существующее распредъленіе вемель внутри крестьянскаго трудового землепользованія принимается какъ фактъ, и къ означенному зафиксированному распредъленію приспособляется разверстка земель, бывшихъ ранве во владвльческой запашкв. Чтобы выяснить тв последствія, которыя получаются въ результать примъненія отмъченнаго выше порядка распредъленія земель, прежде всего необходимо обратить внимание на глубокую разницу въ распредъленіи земель различныхъ категорій (надъльныхъ, купленныхъ, арендованныхъ) между отдъльными группами крестьянскаго населенія. Наиболѣе богатый матеріаль въ этомъ отношеніи даетъ намъ книга В. Ильина «Развитіе капитализма въ Россіи». Приводимъ нъсколько таблицъ, заимствуемыхъ нами изъ этой вестма поучительной книги \*).

#### Днъпровскій уъздъ Таврической губл

(Средній посъвъ на 1 хоз. 16,5 дес.)

| Группы хозяйствъ   | 0/ <sub>0</sub> дво-<br>ровъ по<br>группъ | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> насе-<br>ленія | 0/0 земель въгруппъ    |              |                 | Bcero    |
|--------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------|----------|
|                    |                                           |                                            | на-<br>д <b>ъ</b> льн. | куп-<br>чихъ | арен-<br>дован. | въ поль- |
| Бъдныя (до 10 дес. |                                           |                                            | -                      |              |                 |          |
| посъва)            | 39.9                                      | 32.6                                       | 25.5                   | 6            | 6               | 12.4     |
| посъва             | 41.7                                      | 42.2                                       | 46-5                   | 16           | 35              | 430      |
|                    | 18.4                                      | 25.2                                       | 28                     | 78           | 59              | 46       |
|                    | 100                                       | 100                                        | 100                    | 100.         | 100             | 100      |

<sup>\*)</sup> Утверждають, что В. Ильинъ, авторъ книги "Развитіе капитализма въ Россіи", и подписавшійся подъ основнымъ закономъ о соціализаціи земли В. Ульяновъ (Н. Ленинъ)—одно и то же лицо. Если такое утвержденіе достовърно, то мы несомнънно встръчаемся съ интереснъйшимъ фактомъ раздвоенія личности.

#### Камышинскій увздъ Саратовской губерній. (Средній посъвъ на 1 хоз. 10,8 дес.)

| Группы хозяйствъ 🛶 | 0/ <sub>0</sub><br>населен. | 0 <sub>10</sub> на-<br>дъльн. з. | <sup>0</sup> / <sub>0</sub><br>арендов. | Всего земле-пользован. |  |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|--|
| Безъ раб. скота    | 17.6                        | 16                               | 1.7                                     | 5.5                    |  |
|                    | 15.9                        | 14                               | 6.0                                     | 10.3                   |  |
|                    | 13.8                        | 13                               | 9.5                                     | 12.3                   |  |
|                    | 10.3                        | 10                               | 9.5                                     | 10.4                   |  |
|                    | 10.4                        | 11                               | 11.1                                    | 11.9                   |  |
|                    | 32.0                        | 36                               | 62.2                                    | 49.6                   |  |

### Красноуфимскій увздъ Пермской губерніи. (Десят. посьва на 1 хоз. 5,8).

| Группы хозяйствъ        | 1 10     | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> земли | Bcero            |             |  |
|-------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|-------------|--|
| r pyllibi Aosanetss     | въгруппъ | надъльн.                          | · <b>а</b> ренд. | землепольз. |  |
| **                      | 0.5      |                                   |                  | 4.0         |  |
| Необраб. земли          | 6.5      | 5.7                               | 0.7              | 1.6         |  |
| Обраб. до 5 дес         | 24.8     | 22.6                              | 6.3              | 10.7        |  |
| °, 5 − 10 ° · · · · · · | 26.7     | 26.0                              | 15.9             | 19.3        |  |
| , 10-20                 | 27.3     | 28.2                              | 33.7             | 32.8        |  |
| 20-50 , 4               | 13.5     | 15.5                              | 36.8             | 29.0        |  |
| " с. св. 50 " с.        | 1.2      | 1.9                               | 7.0              | 5.3         |  |
| Bcero                   | 100      | 100                               | 100              | 100         |  |

## Княгининскій, Макарьевскій и Васильскій у. Нижегородск. г. (Десятинъ посъва на 1 хоз. 5,0)

| Группы хозяйствъ                                                     | <sup>0</sup> / <sub>0</sub> насел.  | 0/0 зе                              | Bcero                               |                                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                      | въгруппъ                            | надъльн                             | кулчей                              | арендов.                            | землеп.                             |
| Безлош.<br>Съ 1 раб. лош.<br>, 2 , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22.2<br>35.2<br>27.4<br>10.9<br>4.3 | 18.6<br>36.6<br>28.5<br>11.6<br>4.7 | 5 7<br>18.8<br>29.3<br>22.7<br>23.5 | 3 3<br>25.1<br>38.5<br>21.2<br>11.9 | 13.1<br>34.1<br>30.2<br>14.8<br>7.8 |

Приведенными таблицами прежде всего отмѣчается крупная разница въ распредѣленіи надѣльныхъ земель по отдѣльнымъ группамъ крестьянскихъ хозяйствъ сравнительно съ распредѣленіемъ по группамъ земель купчихъ и арендованныхъ. Если сравнивать рядъ чиселъ, дающій

распредъление населения по группамъ съ распредълениемъ по тъмъ же хозяйственнымъ группамъ надъльныхъ земель, то выясняется высокая степень уравнительности въ распредъленіи земель надъльнаго фонда среди населенія, что является несомнанныма результатома дайствія уравнительно-передѣльнаго механизма земельной общины. Иное наблюдается въ порядкъ распредъленія земель купленныхъ и арендованныхъ. Наименъе равномърно распредълены купчія земли при повышеніи земельной доли сравнительно наиболье зажиточныхъ группъ населенія, что является вполнъ понятнымъ, такъ какъ самая возможность повысить размъры, своего земельнаго запаса путемъ покупки предопредъляется наличностью сравнительно крупныхъ денежныхъ средствъ. Среднее положение по уравнительности распредъленія занимаетъ арендный земельный фондъ. При этомъ въ распредъленіи аренднаго фонда по отдъльнымъ мъстностямъ въ границахъ отдъльныхъ земельныхъ группъ наблюдается клъдующая правильность. Въ мъстностяхъ съ большимъ земельнымъ просторомъ, съ болѣе вмѣстительнымъ аренднымъ фондомъ наблюдается большая неравномърность въ распредъленіи земель аренднаго фонда между отдёльными группами населенія, чёмъ въ мёстностяхъ относительно болъе малоземельныхъ и малоарендныхъ. Происходить такое явленіе въ результать следующей комбинаціи условій. При малоземельи увеличивается спросъ на арендованную землю, при чемъ возрастающее число съемщиковъ предъявляетъ свой спросъ на ограниченную площадь аренднаго земельнаго фонда, который подъ вліяніемъ наплыва съемщиковъ дробится на мелкія подесятинныя полосы чисто продовольственной аренды. При наличности крестьянскаго многоземелья спросъ на продовольственную аренду сокращается, и большая вмъстительность аренднаго фонда допускаетъ раскинуться на сравнительномъ земельномъ просторъ предпринимательской арендъ болъе зажиточныхъ группъ крестьянскаго трудового населенія. Благодаря указаннымъ условіямъ, противорѣчіе между уравнительно-трудовымъ распредѣленіемъ земель надъльныхъ и свободнымъ рыночнымъ размъщениемъ земель арендованных в представляется тымь болье значительнымъ, чемъ малоземельнее местность, какъ по условіямъ снабженія надъльной землей крестьянскаго населенія, такъ и по сравнительной вмѣстительности аренднаго земельнаго фонда. Основной законъ о земль утверждаетъ го земельнаго фонда и передаеть въ. руки сравнительно наиболъе зажиточнаго крестьянскаго населенія относительно наибольшую долю общенароднаго земельнаго запаса. Вмѣстѣ съ тѣмъ, всѣ приведенныя выше свѣдѣныя свидътельствуютъ о томъ, что распредъление крестьянскаго землепользованія, подъ вліяніемъ дополненія крестьянскаго надъльнаго землевладънія купчими и арендованными землями, становится тымь болые неравномырнымь, чымь многоземельнъе тотъ районъ, въ которомъ производится наблюденіе: Земли Днъпровскаго и Камышинскаго у вздовъ распределены относительно мене равномерно, чемъ земли Красноуфимскаго, Княгининскаго, Макарьевскаго и Васильскаго увздовъ. Чвиъ общирнве арендный земельный фондъ и, слъдовательно, чъмъ слабъе распространена экономическая запашка, тъмъ неравномърнъе распредъляется земля по отдъльнымъ группамъ населенія. Слъдовательно, условія, которыя создають неравном врность распред вленія землепользованія съ явнымъ и крупнымъ уклономъ въ сторону болье зажиточныхъ группъ населенія, вмысты съ тымь сокращають площадь того запаснаго земельнаго фонда, при содъйствіи котораго авторы основного закона о соціализацій земли предполагають путемь дополнительнаго надъленія малоземельныхъ группъ населенія внести уравнительность въ распредъление земель. Чъмъ больше неуравнительности въ распредъленіи земель между отдъльными группами населенія, тѣмъ меньше возможность достигнуть уравнительности въ пользованіи землей путемъ дополнительнаго надъленія. Таковъ законъ, вытекающій изъ «закона о соціализаціи земли».

Дополнительное надъленіе производится по отношенію къ отдъльнымъ козяйственнымъ единицамъ, т. е. къ отдъльнымъ крестьянскимъ семьямъ. Основаніемъ для надъленія служитъ рабочая сила, при чемъ за основаніе для исчисленія рабочихъ силъ отдъльнаго хозяйства берется особая шкала, приводимая въ инструкціи (§ 14). По означенной шкалъ мужчина работникъ принимается за 1, женщи-

на работница—о, 8, мальчикъ подростокъ 12-16 л.—о,5 и т. п. Всякому сколько-нибудь знакомому съ основаніями земелью ной разверстки, практикуемыми крестьянской общиной, станетъ яснымъ, что начала земельной разверстки, даваемыя основнымъ земельнымъ закономъ, представляютъ собой не болѣе, какъ плодъ отвлеченной теоретической мысли, голую выдумку, совершенно чуждую народному правосознанию.

Все разнообразіе основаній общинной поземельной разверстки можетъ быть сведено къ двумъ основнымъ типамъ: душевой разверстк в по наличному числу мужскихъ душъ и по ъдокамът. е. по наличному числу душъ обоего пола, и тягловой разверсткъ по работникамъ мужского пола. Тягловая разверстка по работникамъ была господствующей въ мъстностяхъ, гдъ платежи за землю превышали доходность надёла; съ отмёной подушной подати и пониженіемъ выкупныхъ платежей, начала получать преобладаніе душевая разверстка земли и въ качествъ итога пореформеннаго развитія крестьянской общины-разверстка по наличнымъ душамъ об. п., «по ъдокамъ». Наиболъе близко къ той систем' разверстки, которую, повидимому, совершенно случайно приняли авторы закона о соціализаціи земли, стояль переходный типь, когда тягло накладывали не только на взрослаго работника но и на полуработника. Такая система практиковалась въ общинахъ съ наиболее тяжелыми условіями платежей за землю, когда съ платежами не справлялись рабочія силы деревни и тягловой единицей становились также и подростки. Съ теченіемъ времени, начиная съ восьмидесятыхъ годовъ прошлаго стольтія, подъ вліяніемъ повышенія доходности земли и пониженія платежей, падающихъ на землю, разверстка земли по работникамъ, а также другія сопровождающія ее формы тягловой разверстки начинають все болѣе и болѣе переходить въ подушную разверстку. Въ основъ подушной разверстки лежитъ потребительское начало въ противоположность голому трудовому принципу тягловой разверстки, Спрашивается, какимъ образомъ можетъ быть достигнуто объединение принциповъ земельнаго правопорядка въ общинахъ съ господствующей душевой разверсткой при дополнительномъ надъленіи по принципамъ основного закона?

Естественно, что при такихъ условіяхъ общинный передѣльный механизмъ долженъ остановиться, и община—замереть. Порядкомъ дополнительнаго надѣленія достигнется однимъ ударомъ та же цѣль, которую ставилъ своимъ аграрнымъ закономъ покойный Столыпинъ. Вновь предъ нами вскрывается близкое сходство принциповъ землеустроительной политики Совѣта съ политикой самодержавія столыпинской эпохи.

Въ связи съ изложеннымъ необходимо также обратить вниманіе на порядокъ прекращенія права пользованія землей, установленный основнымъ закономъ о землъ. При перерывѣ въ сельскохозяйственномъ производствѣ, въ случа в временной утраты трудоспособности мъстная совътская власть организуетъ общественную помощь этимъ хозяйствамт или прибъгаетъ къ помощи труда, оплачиваемаго государствомъ (ст. 49). Право на пользованіе землею прекращается совершенно въ случат фактической невозможности для даннаго лица заниматься земледъліемъ, напр., при утрать трудоспособности (ст. 50). Приведенныя статьи земельнаго закона устанавливаютъ условія временнаго перерыва въ пользованіи и совершеннаго прекращенія правъ пользованія землей. Перерывъ въ пользованіи землей наступаетъ въ случат временной утраты трудоспособности, а совершенное прекращеніе права пользованія-при полной утратъ трудоспособности. Дополнительное надъление землей происходить по рабочимь силамь, учитываемымь не только по числу мужчинъ работниковъ, но также и работницъ-женщинъ, полуработниковъ и подростковъ. Временное или постоянное прекращение трудоспособности можетъ коснуться въ отдъльности каждаго изъ членовъ семьи въ возрастъ 12-60 лътъ.

Спрашивается, въ какомъ же порядкѣ будетъ прекращаться право пользованія земельнымъ участкомъ цѣлой семьи? Исходя изъ текста закона, очевидно, по частямъ, по мѣрѣ утраты трудоспособности тѣмъ или другимъ членомъ семьи или въ случаѣ полученія имъ занятій, отрывающихъ отъ земледѣлія. Очевидно, что на такой колеблющейся основѣ никакое хозяйство построено быть не можетъ. Законъ предвидитъ только утрату правъ на пользованіе земельнымъ участкомъ и совершенно не считается

съ наростаніемъ правъ при переході отъ младшей возрастной группы къ болѣе старшей. Порядокъ прекращенія правъ на пользование земельнымъ участкомъ, установленный основнымъ закономъ, противоръчитъ кореннымъ принципамъ въ пользованіи землей, усвоеннымъ народнымъ правосознаніемъ при общинномъ землепользованіи. При нормальномъ функціонированіи общиннаго передъльнаго механизма, земли, поступившія въ пользованіе отдёльныхъ крестьянскихъ семей по разверсткъ, сохраняются за этими семьями вплоть до новаго коренного передъла. Между коренными передълами допускались частные передълы, свалка-повалка земельныхъ душъ въ пережитый давно періодъ непосильных земельных платежей, когда изменение рабочаго состава крестьянской семьи отражалось на платежеспособности этой семьи, и община выполняла переверстку земли въ цъляхъ исключительно фискальныхъ. Поэтому частные передълы, вмъстъ съ тягловой разверсткой, давнымъ давно вышли изъ практики общиннаго землепользованія. Основной законъ о соціализаціи земли, какъ чистьйшій плодъ реакціонной мысли нын'в стремится воскресить на запасномъ земельномъ фондъ эти пережитки земельной разверстки. Возникаетъ новое и существенное противорѣчіе между порядками, намѣченными для регулированія земельных отношеній основнымь закономь, и существующими общинными распорядками, чёмъ наносится новый дополнительный ударъ ненавистной общинъ. Въ основномъ законъ о землъ скрытая, чисто столыпинская ненависть къ общинному землепользованию и общинному правосознанію представляется замаскированной для неопытнаго глаза и вскрывается только въ результатъ послъдовательнаго анализа содержанія отдільных статей закона.

Если же мы обратимся къ первоначальному законопроекту въ томъ видъ, какъ онъ былъ составленъ бывшимъ народнымъ комиссаромъ земледълія г. Колегаевымъ, то стольшинскій духъ, тайно пронизывающій законъ, явно обнаруживается въ законопроектъ недаровитаго подражателя душителя аграрнаго движенія народныхъ массъ 1905-6 гт. По упомянутому законопроекту, при переселеніи, во всъхъ случаяхъ, и при дополнительномъ надъленіи, если это надъленіе связано со значительной передвижкой земли, вводится отрубное хозяйство. Прямолинейность столыпинскихъ принциповъ землеустройства здѣсь доводится до абсурда, такъ какъ предписывается обязательность отрубного хозяйства въ переселенческихъ районахъ, по естественно-историческимъ и экономическимъ условіямъ наименѣе приспособленнымъ къ веденію отрубного хозяйства. Но если послѣдующее разсмотрѣніе законопроекта и выкинуло эти землеустроительныя увлеченія, то общій духъ законопроекта перешелъ въ законъ, содержащій въ остальной своей части лишь незначительныя поправки къ первоначальному законопроекту г. Колегаева.

Взглянемъ теперь на тотъ пестрый конгломератъ формъ землепользованія и земельныхъ отношеній, который возникаетъ изъ основного закона.

- 1. Надъльныя земли, въ преобладающей своей площади находящіяся въ общинномъ землепользованіи и передъляемыя на основъ обычнаго общиннаго права. По отношенію къ этой категоріи земель, на которыхъ преимущественно будетъ сосредоточено сельскохозяйотвенное производство и послъ завершенія аграрной реформы, закономъ, съ одной стороны, возстанавливаются отжившія формы частныхъ земельныхъ передъловъ, чуждыхъ народному правосознанію и навязанныхъ извнъ фискальной политикой государства, а, съ другой стороны, упраздняются наиболье существенные признаки общинно-уравнительнаго землепользованія: свобода выбора общиной основы земельной разверстки, а также коренные передълы по свободно выбраннымъ разверсточнымъ единицамъ.
- 2. Земли купленныя, не распредъляемыя на уравнительных в мачалахъ, закръпляются за наличными владъльцами пожизненно или до утраты ими трудоспособности.
- 3. Земли арендованныя, распредъленныя между отдъльными пользователями свободной конкуренціей на земельномъ рынкъ въ условіяхъ, сложившихся за предшествовавшіе года.
- 4. Земли дополнительнаго надъленія, выполненнаго по опредъленной нормъ, и поступающія въ пользованіе трудового крестьянства на основаніяхъ, кореннымъ образомъ противоръчащихъ тъмъ условіямъ, на которыхъ выполняет-

ся сельскохозяйственная дъятельность на земляхъ прочихъ категорій.

Не трудно себъ представить тотъ-земельный хаосъ, который воцарится въ результатъ такого опыта по организаціи сельскохозяйственной территоріи трудового пользованія. Этотъ хаосъ долженъ еще болье усилиться тымь, что основной законъ о землъ не обезпечиваетъ правъ пользованія землей трудового земледѣльца какой бы то ни было нормой права. Въ то время, какъ землеустроительнымъ органамъ, земельнымъ отдъламъ Совътовъ предоставлена вся полната власти въ дѣлѣ земельнаго распорядка, права на землю отдъльной личности ничъмъ не ограждены. За личностью трудового земледъльца признается лишь право на пользование земельнымъ участкомъ и то до тъхъ только поръ, пока онъ въ силахъ работать. Земледълецъ поставленъ въ положение наемника совътской власти, причемъ нанимателей нъсколько, каждый со своими правами. Распредъленіемъ земель сельскохозяйственнаго значенія между трудящимися "въдаютъ сельскіе, волостные, уъздные, губернскіе, областные, главный и федеральный отдёлы Совътовъ, въ зависимости отъ значенія этихъ земель (ст. 9 Осн. зак.). При разносоставномъ конгломератъ землепользованія, отдільные земельные клочки, отведенные въ пользованіе трудовых в землед вльцевь, будуть находиться въ в вдъній органовъ мъстнаго земельнаго управленія различнаго порядка. Если у семи нянекъ одно дитя безъ глазъ, то у семи нанимателей одинъ батракъ несомнънно останется безъ хлъба. Куда дъвался управомоченный гражданинъ эсеровскаго законопроекта второй государственной Думы? На его мъстъ встаетъ раздираемый на частя батракъ, какъ символъ Россіи, вышедшей изъ Брестскаго мира.

При ограниченности площади земель, зачисляемых въ составъ запаснаго земельнаго фонда и неравномърности распредъленія этихъ земель по территоріи Россіи, несомнівню, этого запаса далеко не хватитъ для дополнительнаго надъленія по нормъ. Поэтому законъ устанавливаетъ въ раздъль VI порядокъ предоставленія земель въ пользованіе отдільнымъ группамъ населенія. Отдільныя категоріи населенія получаютъ землю въ слідующемъ послівдовательномъ порядкі очередей:

- 1. Земледъльцы (самостоятельные хозяева и батраки) ближайшей къ запасному фонду деревни или села, которые раньше обрабатывали эту землю;
- 2. Земледъльцы ближайшей къ запасному фонду деревни или села, которые раньше не обрабатывали эту вемлю;
- 3. Земледъльцы той волости, въ предълахъ которой находятся свободныя земли;
- 4. Земледъльцы того увзда, въ предълахъ котораго находятся свободныя земли;
- 5. При охвать одной системой полеводства нъсколькихъ губерній, земледъльцы той губерніи, въ предълахъ которой находятся свободныя земли;
- 6. Прибывшее въ данную мъстность изъ другого пояса посль опубликованія закона о соціализаціи земли земле дъльческое населеніе;
- 7. Неземледъльческое население въ порядкъ регистраціи въ земельномъ отдълъ мъстной совътской власти;
  - 8. Переселенцы изъ другого пояса.

Какъ видно изъ приведенной послъдовательности въ полученіи дополнительнаго надъла отдъльными группами населенія, во всѣхъ случаяхъ, при отводѣ земель изъ запаснаго земельнаго фонда, предпочтеніе оказывается земледѣльческому населенію передъ неземледѣльческимъ и мѣстному передъ пришломъ. Въ изложенномъ порядкѣ не наблюдается оригинальности, такъ какъ вся система представляетъ собою не болѣе, какъ неприкрытое позаимствованіе изъ законопроектовъ, въ различное время подвергавшихся разработкѣ конституціонно - демократической партіей.

Именно, въ законопроектахъ названной партіи мы встрѣчаемся съ той же системой дополнительна го надѣленія, и въ той же послѣдовательности для отдѣльныхъ категорій населенія, которая намѣчена основнымъ закономъ о землѣ. Особенностью основного закона является усиленіе значенія мѣстожительства при опредѣленіи правъ на дополнителньое надѣленіе. Въ первую очередь надѣляется населеніе, ближайшее по своему мѣстожительству къ запасному земельному фонду, причемъ предпочтеніе отдается земледѣльцамъ, ранѣе обрабатывавшимъ эту землю.

При той неопредъленности нормировки правъ населенія на дополнительное надъленіє, можно считать напередъ обезпеченнымъ, что весь запасный земельный фондъ попадетъ въ руки ближайшаго къ нему населенія. Предпочтеніє, оказываемое земледъльцамъ, ранъе обрабатывавшимъ земли запаснаго фонда, создаетъ новыя условія къ усиленію неуравнительности въ пользованіи землей.

Какъ было выше выяснено, въ составъ запаснаго земельнаго фонда поступають земли бывшей владъльческой запашки. Категорін населенія, принимавшія участіе въ обработк в этой земли, определяются не степенью нужды населенія въ расширеніи своего землепользованія, а установившимся по опредъленнымъ мъстностямъ и даже отдъльнымъ частновладъльческимъ экономіямъ распорядкомъ по обработкъ земель владъльческой запашки. Прежде всего этотъ распорядокъ опредъляется степенью участія крестьянскаго инвентаря въ обработкъ владъльческой площади. Запашка можетъ обрабатываться или цъликомъ, путемъ найма крестьянскаго инвентаря, или путемъ привлеченія этого инвентаря къ выполнению отдъльныхъ полевыхъ работь; наконець, обработка пашни можеть вестись исключительно владъльческимъ инвентаремъ, опираясь на батрацкій трудъ мѣстныхъ или пришлыхъ рабочихъ. Обращаетъ на себя вниманіе въ системъ, предложенной закономъ, полное противоръчіе принциповъ, положенныхъ въ основаніе дополнительнаго надёленія. Близость мѣстожительства населенія къ запасному земельному фонду опредъляется одинаково для всъхъ жителей селенія и является, такъ-сказать, признакомъ по-селеннымъ, участіе же въ обработкъ земли сосъдняго помъщичьяго имънія является по-дворнымъ. Одинъ крестьянскій дворъ можеть принимать участіе въ обработкѣ земли, сосѣдній дворъ могъ никакого участія въ тъхъ же работахъ не принимать. Въ данномъ случав мы вновь наблюдаемъ раздвоение правъ населенія одного и того же хозяйственнаго целаго, какимъ является земельная община: право, возникающее изъ принадлежности къ составу даннаго селенія, общее для всего населенія этого селенія, и индивидуальное право каждаго отдъльнаго хозяйства, опредъляемое фактомъ участія этого хозяйства въ обработкъ земли сосъдняго имънія. Въ

случаяхъ же обработки земли батрацкимъ трудомъ, крупное значеніе пріобрѣтаетъ фактъ широкаго распространенія пришлыхъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ на нашемъ степномъ югѣ.

Давая крупныя преимущества, при полученіи дополнительнаго надъла, мъстному населенію передъ пришлымъ, ваконъ о соціализаціи земли ставить въ наименте выгодное положение отхожепромысловыхъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ, т. к. означенная обширная категорія рабочихъ отнесена закономъ о землѣ въ порядкѣ удовлетворенія землей на шестую очередь, послѣ удовлетворенія земельной нужды мъстнаго земледъльческаго населенія всей губерніи. Возникаетъ крупная разница въ правакъ на дополнительное надъление между мъстными и пришлыми батраками, такъ какъ мѣстные батраки удовлетворяются изъ ближайшаго земельнаго запаснаго фонда на одинаковыхъ основаніях всь м'єстными хозяевами-землед'єльцами. Частновладъльческія запашки, наиболье крупныя по своей площади, наблюдаются въ южной степной области, гдъ польвуется наибольшимъ распространениемъ наемный трудъ пришлыхъ сельскохозяйственныхъ рабочихъ. Такимъ образомъ наиболѣе обширная по численности категорія отхожепромысловыхъ сельскохозяйственныхъ батраковъ отдъляется отъ наиболье вмъстительнаго запаснаго земельнаго фонда, гдъ эта категорія сельскохозяйственныхъ работниковъ находила приложение своему труду. Принимая во вниманіе, что, при отходѣ на сельскохозяйственныя работы, батраки не могли принять участіе въ обработкъ частновладъльческихъ земель своей мъстности, они должны будутъ уступить, по закону, первенство при дополнительномъ надъленіи мъстному земледъльческому населенію, участвовавшему въ обработи сосъднихъ частновладъльческихъ земель. Отхожепромысловые сельскохозяйственные работники, составляющіе преобладающую категорію наемныхъ батраковъ, присуждаются мнимыми защитниками бъдньйшаго крестьянства къ судьбъ жалкихъ паріевъ русской деревни, поставленныхъ въ наименъе выгодныя условія при выполненіи программы дополнительнаго надъленія.

Система очередей дополнительнаго надъленія, построенная на принципъ сосъдства съ земельнымъ запаснымъ

фондомъ и на принцяпъ примъненія труда къ обработкъ того же земельнаго фонда, создаетъ крупныя преимущества для сравнительно болъе состоятельной части мъстнаго крестьянства, обладающаго инвентаремъ и обрабатывавшаго владъльческія земли на положеніи сдъльщиковъ. Такимъ образомъ и въ системѣ очередей, какъ и въ ранѣе разсмотр внной части закона, ясно проскальзываетъ исключительное предпочтение интересовъ болве зажиточнаго слоя деревни интересамъ того бъднъйшаго крестьянства, оффиціальнымъ представителемъ котораго объявила себя совътская власть. Означенная тенденція проявляется не только въ отношеніи къ надѣленію землею батраковъ, но вообще по отношенію къ наименъе состоятельной части крестьянскаго населенія, которое сов'єтской системой мірь. дополнительнаго надъленія присуждается къ послъдовательному обезземеленію.

За отдъленіемъ Украйны и послъдовавшей анексіей западныхъ губерній, на всемъ пространствъ совътской республики единственной формой крестьянскаго трудового землепользованія, за ръдкимъ исключеніемъ, является общинное, и последствія, вытекающія для отдельныхъ группъ крестьянскаго населенія въ результатъ земельной реформы, нельзя разсматривать внѣ зависимости этихъ группъ отъ земельныхъ отношеній, возникающихъ въ общинъ. Отказъ отъ занятія земледъльческимъ трудомъ вовсе не лишаетъ отдъльнаго члена общины его правъ на землю. Часть населенія, въ особенности въ промысловых в мъстностяхъ, условно отказывается отъ надъла и устраиваетъ свою жизнь исключительно на началахъ промысловаго труда. Этотъ отказъ отъ надъла происходитъ или при передёль, когда надёльная площадь разверстывается только между домохозяевами, пожелавшими взять землю, или въ промежутокъ между передълами. Въ послъднемъ случаъ, между отдъльными лицами, сбросившими съ себя надълъ, и общиной возникаетъ цълая градація отношеній: такъ, напр., отказывающійся отъ надёла можеть вступить въ добровольную сдълку съ однообщественникомъ, пожелавшимъ взять надёлъ, при чемъ подобная сдёлка можетъ состояться безъ вмѣшательства міра, или при непремѣнномъ согласіи схода, который виёстё съ тёмъ нерёдко

беретъ на себя опредълсние того домохозяина, которому слъдуетъ передать надъль; наконецъ, надълъ непосредственно передается въ міръ, который и распоряжается имъ по своему усмотрѣнію. Во всѣхъ перечисленныхъ случаяхъ, которые дають и другія варіаціи подъ вліяніемъ той или иной выгодности приложенія земледівльческаго труда къ надъльной земль, временно безземельное и неземледъльческое населеніе не утрачиваетъ въ конечномъ счетѣ своихъ правъ на общинныя угодья и сохраняетъ за собой возможность, при благопріятныхъ конъюнктурахъ, вновь вернуться къ земледъльческому труду. Система дополнительнаго надъленія, допускающая къ землямъ запаснаго земельнаго фонда только наличное земледъльческое населеніе, закрываеть для означенной выше категоріи населенія всякій доступь къ земль и преграждаеть путь къ возвращенію на землю. При сколько-нибудь правильномъ проведеніи въ жизнь аграрной реформы земли государственнаго аренднаго фонда должны неизбъжно слиться угодьями стараго надъла. Повторяемъ, при такихъ условіяхъ возобновленіе хозяйства для семей, не получившихъ правъ пользованія государственнымъ аренднымъ фондомъ, едва ли представляется когда-либо возможнымъ. Вмъсто аграрной реформы, эти семьи утратять и последній доступъ къ землъ, который открывался передъ ними общинной формой землевладьнія.

Принципъ дополнительнаго надъленія только тъхъ группъ населенія, которыя ведутъ земледъльческое хозяйство, ставитъ въ подобное же положеніе обдъленныхъ также еще болье многочисленный контингентъ крестьянскихъ семей, хотя и обладающихъ надъломъ, но не ведущихъ на этомъ надъль земледъльческаго хозяйства и сдающихъ эту землю въ аренду. Кореннымъ условіемъ, приводящимъ къ сдачь надъльной земли въ аренду, является малоземелье. При системъ дополнительнаго надъленія, усвоенной закономъ о соціализаціи земли, закрывается всякая возможность для этой группы хозяйствъ стать на ноги при посредствъ устраненія основной причины, влекущей къ сдачъ надъловъ, т.е. малоземелья. Такимъ образомъ, «аграрная революція» направлена не только противъ батраковъ, работающихъ на сторонъ, но точно также и про-

тивъ тѣхъ группъ сельскаго хозяйства, которыя въ результатѣ гнетущаго малоземелья, а также иныхъ мало благопріятныхъ условій для приложенія земледѣльческаго труда, вынуждены были прекратить веденіе земледѣльческаго хозяйства, сохранивъ однако за собою юридическую возможность обратнаго возврата на землю. Нынѣ волею законодателя выясненныя выше категоріи бѣднѣйшаго сельскаго населенія обезземеливаются.

Предшествовавшій анализъ содержанія основного закона о соціализаціи земли вскрылъ передъ нами истинный духъ этого закона. Сосредоточивъ вниманіе на опредъленіи тѣхъ отношеній, которыя возникаютъ для отдѣльныхъ группъ населенія въ результатѣ примѣненія разсмотрѣннаго закона, мы приходимъ къ выводу, что содержаніе закона во всѣхъ своихъ частяхъ является наиболѣе благопріятнымъ для верхнихъ слоевъ деревни, для наиболѣе зажиточной части крестьянскаго населенія. Если обратиться отъ декларативныхъ заявленій тѣхъ политическихъ группъ, которыя средактировали и провели основной законъ о соціализаціи земли, къ выясненію дѣйствительной программы тѣхъ аграрныхъ экономическихъ мѣропріятій, которыя вытекаютъ изъ означеннаго закона, то содержаніе этой программы найдетъ себѣ слѣдующее выраженіе:

- 1. По отдъльнымъ мъстностямъ и районамъ крестьянское землепользование расширяется тъмъ значительнъе, чъмъ многоземельнъе представляется соотвътствующая мъстность или районъ;
- 2. Чёмъ многомощнее данное хозяйство въ земельномъ отношеніи, чёмъ большимъ количествомъ купленной и задешево арендованной земли обладало данное хозяйство, тёмъ значительнее площадь землепользованія, которая отводится этому хозяйству основнымъ закономъ;
- 3. Чѣмъ многомощнѣе хозяйство рабочими силами и чѣмъ богаче живымъ и мертвымъ инвентаремъ, тѣмъ большая доля площади изъ общенароднаго земельнаго достоянія закрѣпляется за этимъ хозяйствомъ;
- 4. Для обезпеченія земельнаго господства наиболѣе зажиточныхъ слоевъ крестьянскаго населенія вносятся существенныя ограниченія въ свободу проявленія общиннаго уравнительно-передѣльнаго права, а именно: фактически

отмѣняются свобода выбора разверсточной земельной единицы и коренные земельные передѣлы, реставрируются отживше частные передѣлы и тягловая разверстка по рабочимъ силамъ;

- 5. Чѣмъ неравномѣрнѣе распредѣлены земли между отдѣльными группами, чѣмъ шире распространена по-купка земель верхними слоями крестьянства и чѣмъ большимъ распространеніемъ пользуется предпринимательская аренда земли, тѣмъ количественно меньшими правами на дополнительныя надѣленія обладаютъ малоземельныя группы трудового крестьянства.
- 6. Всѣ излишки земли сверхъ нормы надѣленія въ зачетъ не принимаются, если эти земли до 1917 г. находились въ пользованіи крестьянъ, чѣмъ сокращается фондъ дополнительнаго надѣленія безземельныхъ и малоземельныхъ крестьянъ, и обезпечивается фактически достаточный контингентъ безземельныхъ батраковъ для высшаго слоя крестьянства.
- 7. Наемные сельскохозяйственные рабочіе, направлявшіеся въ отхожій промыслъ, фактически лишаются правъ на дополнительное надъленіе и совершенно выбрасываются за бортъ земельной реформы.
- 8. Наиболъе малоземельные члены общины, временно отказавшіеся отъ своего надъла или сдавшіе свой надъль въ аренду, фактически обезземеливаются съ нередачею ихъ правъ болъе многомощному слою крестьянства.

Такимъ образомъ, программа аграрныхъ мѣропріятій, вытекающихъ изъ основного закона о соціализаціи земли, направлена къ повышенію экономической мощи верхняго наиболѣе зажиточнаго слоя крестьянства. Передъ нами раскрывается та же программа «ставки на сильныхъ», которая вдохновляла покойнаго Стольшина и которая, по великой ироніи исторіи, осуществляется въ колоссальномъ масштабѣ его коммунистическими правопріемниками.

Невольно возникаетъ вопросъ, какимъ образомъ могло случиться такое своеобразное явленіе, что законодательство толкаетъ экономическій процессъ въ сторону, какъ разъ обратную идеологіи составителей этого закона? Въ исторіи хозяйственной жизни неръдко приходится наблюдать, что мощный потокъ экономическаго процесса смыва-

етъ утлыя перегородки, которыя стремится поставить ему законодатель, и неръдки также случаи, когда вліяніе законодательства на экономическій процессъ является обратнымъ тъмъ ожиданіямъ, которыя возлагалъ на свой актъ законодатель. Но едва ли имълъ мъсто въ исторіи случай, чтобы самый законодательный актъ включилъ въ свои постановленія такія полномочія, которыя по содержанію своему столь ръзко и непримиримо противоръчили идеологіи его-составителей.

При проектированіи экономическаго законодательства прежде всего необходимо знаніе, тщательное и объективное изследование той экономической действительности, регулированіе которой нам'вчается законодательнымъ предположеніемъ. Только при наличности такого знанія законъ въ состояніи отразить въ себъ содержаніе и особенности тъхъ экономическихъ отношеній, регулировать которыя этотъ законъ имъетъ намъреніе. Только наличность такого знанія обезпечиваетъ возможность сознательнаго регулированія экономическаго процесса при содъйствіи законодательства. Анализъ основного закона о соціализацін земли ярко обнаруживаеть, что его составителямь осталась совершенно неизвъстной вся та общирная литература по крестьянскому и земельному вопросу, которая была накоплена неустанной и самоотверженной работой русскихъ статистиковъ и экономистовъ. Міровая исторія не знаетъ такого самоотверженнаго труда по изслъдованію народных внуждъ и потребностей, которое было выполнено по Россін въ эпоху, предшествовавшую русской революціи. Что же взяли наивные соціализаторы изъ этого великаго научнаго багажа, скопленнаго самоотверженными работниками на благо народа въ ожиданіи дня пришествія народной воли? Ничего! Мало-ничего, имъ совершенно остались неизвъстными тъ отрасли знанія, съ которыми связано регулирование экономическихъ процессовъ. Самоувъренность безграничнаго невъжества, замънивщая научный методъ откровеніемъ, породила основной законъ столыпинскаго духа. Законъ отрицательныхъ положеній, безъ всякихъ положительныхъ правовыхъ нормъ, это-ставка на сильныхъ. Сняты задерживающіе тормаза старыхъ правовыхъ основъ, и процессы экономическаго порядка получають чисто отихійное развитіе. Этимъ доводится до минимума вмѣшательство государства въ область экономическихъ отношеній, и старая манчестерская формула lesser faire торжествуетъ по всему огромному коммунистическому фронту.

Когда въ Таврическомъ дворцѣ творился на третьемъ съѣздѣ Совѣтовъ основной законъ о землѣ, духъ Столыпина праздновалъ свой аграрный тріумфъ; улыбкой ироніи подернулась безстрастная маска исторіи. Тамъ совершалась злая шутка надъ чаяніями измученнаго народа. Безсознательно ставилась новая ставка на сильныхъ въ политическомъ азартѣ зарвавшихся игроковъ.

В. А. Панъ.

#### По пути къ голоду.

Вся страна хорошо помнить, что большевики, стараясь привлечь къ себъ народныя массы, выдали имъ одинъ весьма серьезный вексель: они объщали дать народу хлъбъ. Прошло уже пять мъсяцевъ, какъ они стоятъ у власти, и мы вправъ спросить: какъ обстоитъ дъло съ платежемъ по векселю?

Персдъ нами лежитъ цѣлый рядъ газетныхъ сообщеній, и телеграммъ различныхъ мѣстныхъ общественныхъ организацій. Эти сообщенія и телеграммы относятся къ декабрю 1917-го года, къ январю, февралю и марту 1918-го года, т.-е. ко времени, когда «Совѣтская Соціалистическая власть» уже достаточно проявила себя. И всѣ эти телеграммы и сообщенія въ одинъ голосъ кричатъ о небываломъ голодѣ въ странѣ, о броженіи на мѣстахъ.

«Въ городъ начались голодные бунты. Никакихъ запасовъ муки и хлѣба нѣтъ», телографируетъ Юрьевъ-Польская Городская Дума. «Голодъ наступилъ.... Неизбъжны голодные бунты», сообщають изъ Михнева. «Въ Костромской губерніи полный голодъ», заявляють изъ Костромы. «Не допустите голодной смерти населенія города ради приближающихся праздниковъ», слышится вопль изъ Бълаго Смоленской губерніи. «Въ увздв голодные бунты. Нарядовъ нъть два мъсяца», сообщается изъ Рузы Московской губ. «Въ Морозовской (Калужской губ.) волости начался голодъ: на почвъ недоъданія среди населенія наблюдаются массовыя забольванія. Хльба ньть, овесь и льняное сьмя, оставленное для поства на весну 1918 г., сътдены», доносить увздный комиссарь. Въ тонъ ему губернскій комиссаръ по продовольствію той же Калужской губ. телеграфируеть: «Голодъ началъ проявляться въ самыхъ ужасныхъ формахъ: цынга и другія бользни растуть съ каждымъ днемъ среди деревенскаго и бъднъйшаго населенія. Толпы голодныхъ людей осаждаютъ уьздные и волостные совъты съ требованіемъ хлъба... Невыполненіе нарядовъ ведетъ къ дискредитированію Совътской власти».

Можно безъ конца увеличивать серію этихъ печальныхъ сообщеній. Но смыслъ ихъ останется одинъ и тотъ же: наряды не выполняются, хлѣба нѣтъ, голодъ, болѣзни, бунты, помогите ит. д. И этотъ безпрерывный сплошной вопль потребляющей Россіи служитъ лучшимъ показателемъ того, что своего обѣщанія народу большевики не выполнили, хлѣба голодающимъ не дали.

Но въ такомъ случаъ, что же они сдълали въ сферъ продовольствія? Для отвъта—углубимся кратко въ существо продовольственнаго вопроса.

2.

Продовольственный вопросъ заключается въ томъ, чтобы ръшить три задачи: 1. взять хлъбъ у производителя, 2. передвинуть его въ центры потребленія и 3. распредълить его среди нуждающихся.

Въ обычное время всѣ эти задачи рѣшались стихійно, въ процессъ экономической жизни народа и рыночнаго оборота. Хлъбъ, какъ и прочіе товары, свободно поступалъ на рынокъ, свободно передвигался туда, гдъ на него былъ большой спросъ и гдѣ, слѣдовательно, за него давали большую цѣну и свободно покупался каждымъ, кто хотѣлъ и кто имътъ необходимыя средства. Поступленіемъ хлъба на рынокъ, его передвижениемъ и распредълениемъ управляла безличная сила свободной конкуренціи производителей, торговцевъ и потребителей. Именно свободная конкуренція побуждала передвигать товары туда, гдв за него давали высшую цѣну, именно конкуренція такимъ путемъ выравнивала цѣны, конкуренція приводила въ равновѣсіе производство и потребленіе, спросъ и предложеніе. Народное хозяйство и въ частности рынокъ представляли изъ единое, организованное и связное цълое, которое жило, развивалось.

Но легко видъть, что свободная конкуренція можетъ имъть значеніе и регулировать рынокъ по крайней мъръ

при двухъ основныхъ условіяхъ: 1. товаръ можетъ свободно передвигаться по рынку и 2. спросъ и предложеніе могутъ свободно то сжиматься, то расширяться согласно давленію конкуренціи, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ предѣлахъ. Въ противномъ случаѣ, безъ этихъ условій роль конкуренціи сводится на нѣтъ. И, когда война все болѣе и болѣе разстраивала транспортъ, когда она увеличивала потребленіе и спросъ на продукты, фатально ограничивая ростъ и даже уменьшая производство ихъ, она убивала роль конкуренціи, разстраивала рынокъ. Изъ единаго и цѣлаго рынокъ превратился въ разодранные клочья. Равновѣсіе спроса и предложенія было нарушено. Нормальный оборотъ товаровъ замиралъ.

Государство, въ особенности имъя на рукахъ колоссальную армію, не могло остаться безучастнымъ зрителемъ разстройства снабженія населенія. И оно постепенно шагъ за шагомъ все глубже и глубже вмѣшивается въ народно-хозяйственную жизнь вообще и въ дѣло продовольствія въ особенности. Регулирующую роль, которая ранѣе полностью отправлялась свободной конкуренціей, оно по частямъ беретъ въ свои руки, замѣняя такимъ образомъ безлично-стихійную силу силой сознательнаго государственнаго руководства.

Извѣстно, что по отношенію къ снабженію хлѣбомъ государство пошло очень далеко. Царское правительство приближалось къ хлѣбной монополіи, а революціонное Временное Правительство съ нея начало, издавъ 25 марта 1917 г. законъ о хлѣбной монополіи.

По этому закону весь хлѣбъ, за покрытіемъ потребностей производителя, объявлялся государственнымъ достояніемъ. Онъ долженъ былъ поступать по твердой цѣнѣ въ распоряженіе особыхъ государственныхъ демократическихъ органовъ — продовольственныхъ комитетовъ. Этими органами онъ долженъ былъ передвигаться, согласно государственному плану снабженія, въ указанные центры и по установленнымъ нормамъ распредѣляться среди населенія. Такимъ образомъ все дѣло снабженія хлѣбомъ переходило въ руки государства.

И если бы весь построенный планъ выполнялся на гдъль такъ же послъдовательно, какъ онъ излагался въ за-

конъ и рисовался въ воображении, все было бы прекрасно, и продовольственный вопросъ былъ бы ръшенъ. Однако, въ дъйствительности было не такъ, и введение хлъбной монополіи далеко не ръшало еще продовольственнаго вопроса, какъ не былъ онъ ръшенъ и царскимъ правительствомъ безъ монополіи.

Мы говорили, что продовольственный вопросъ распадается на три задачи. И вотъ рѣшеніе продовольственнаго вопроса и проведеніе монополіи встрѣчало огромныя препятствія по всѣмъ тремъ направленіямъ. Уяснить себѣ эти препятствія, значитъ дѣйствительно понять продовольственный вопросъ, значитъ понять какъ тѣ причины, которыя парализовали регулирующую роль свободной конкуренціи и теперь сопротивляются сознательной государственной регулировкѣ, такъ и другія причины—трудности государственной организаціи дѣла продовольствія. Укажемъ главнѣйшія изъ затрудненій по упомянутымъ выше тремъ направленіямъ.

- 1. Прежде всего, хотя хлѣбъ и былъ объявленъ государственнымъ достояніемъ, но взять его отъ производителя было весьма и весьма трудно. Онъ съ большой неохотой разставался съ хлѣбомъ, и понятно почему.
- а. Наше сельское хозяйство—преимущественно крестьянское и малотоварное. Въ обычное время на рынокъ поступало хлѣба около 1.200 милліон. пудовъ. Но это и есть, приблизительно, то количество хлѣба, которое должно было заготовить государство въ годъ. Иначе говоря, оно должно было взять весь хлѣбъ, который въ довоенное время поступалъ на рынокъ. Однако теперь, благодаря повышенію потребленія хлѣба на мѣстахъ (въ силу прекращенія продажи питей, обилія денегъ и т. д.) и въ силу нѣкотораго сокращенія производства его, выходъ хлѣба изъ хозяйства сталъ меньше, и естественно, что хлѣбъ приходилось бы въ крайнемъ случаѣ такъ или иначе брать силой государственнаго принужденія.
- в. Хлъбъ государство брало, въ силу напряженія государственныхъ средствъ и въ цъляхъ борьбы съ дороговизной, по твердымъ цънамъ, которыя были значительно ниже вольныхъ. И естественно, что производитель задерживалъ

хлѣбъ, тѣмъ болѣе, что ему приходилось покупать предметы промышленности далеко не по твердымъ цѣнамъ.

- с. Кром'в того, у производителя въ значительной степени упалъ интересъ вообще обм'внивать хлѣбъ на деньги. Деньги онъ получаль бумажныя, падающія въ ц'єнности, обезц'єненныя. 5-го сентября 1917 г. рубль стоилъ уже только 33 коп'єйки. Кром'є того, на деньги мало что можно было купить: товаровъ, продуктовъ промышленности на рынк'є было крайне мало.
- d. Къ этому необходимо присоединить, что благодадаря политическимъ кризисамъ и общему потрясенію страны производитель былъ мало увѣренъ въ завтрашнемъ днѣ и твердо держался за хлѣбъ,—свой кормилецъ.
- е. Появленіе и наплывъ «мѣшечниковъ», которые ломали цѣны, мѣшали государственнымъ заготовкамъ, расхищали хлѣбъ изъ подъ учета его.
- f. Наконецъ, и продовольственные органы, какъ организаціи молодыя, часто мало-опытныя, еще только приспособлялись къ дѣлу заготовокъ, не имѣли въ своемъ распоряженіи данныхъ по учету, иногда ссыпныхъ пунктовъ въ достаточномъ числѣ и т. д.
- 2. Но, далье, поскольку хльбъ быль заготовленъ, его не легко было передвинуть въ указанныя мъста благодаря разстройству транспорта. Это разстройство объяснялось недостаткомъ топлива и металла, быстрой порчей, слабымъ ремонтомъ и малымъ пробъгомъ подвижного состава, несогласованностью работъ въдомства, затрудненіями по погрузкъ, анархіей въ странъ, нападеніями на грузы и расхищеніемъ ихъ. Въ этомъ отношеніи любопытны такія цифры: процентъ больныхъ жаровозовъ отъ общаго числа ихъ въ январъ 1916 г. былъ 17, а въ сентябръ 1917 г. уже 24,8. Средній пробъгъ товарнаго вагона за сутки въ маъ 1916 г. былъ 71 верста, а въ маъ 1917 г.—55 верстъ.
- 3. Наконецъ, третья серія затрудненій—затрудненія въ распредѣленіи продуктовъ по нормамъ среди населенія —были относительно менѣе значительны и легче устранимыми. Эти затрудненія сводились къ неприспособленности продовольственныхъ органовъ, къ отсутствію учета населенія и т. п.

Государство, разъ оно брало дъло продовольствія въ

свои руки, разъ оно вводило государственную хлъбную монополію, было призвано бороться со всъми указанными препятствіями на путяхъ разръшенія вопроса. Оно призвано было устранять эти препятствія. Но были очевидно и такія препятствія, какъ слабая товарность крестьянскаго ховяйства, рость потребленія и др., по существу своему или неустранимыя, или неустранимыя въ короткій періодъ времени. Такія препятствія государство должно было, не будучи въ состояніи устранить ихъ, хотя бы парализовать. Оно должно слабой товарности крестьянскаго хозяйства, слабому выходу хлъба изъ хозяйства противопоставить силу государственнаго принужденія, росту потребленія—нормировку его и т. д.

Совершенно ясно отсюда, что эту свою продовольственную политику, и, въ частности, хлѣбную монополію, государство могло осуществить только при наличіи слѣдующихъ условій и тѣмъ успѣшнѣе, чѣмъ полнѣе даны эти условія:

- Твердая государственная власть и порядокъ въ странъ;
- 2. Прочная, гибкая, сильная съть продовольственныхъ организацій;
- 3. Система мѣръ, направленныхъ къ упорядоченію и организаціи всего народнаго хозяйства, какъ то: регулированіе транспорта, промышленности, организація снабженія деревни предметами необходимости и т. д.

Временное Правительство, какъ могло, стремилось къ достиженію этихъ условій, чтобы, опираясь на нихъ, проводить успѣшнѣе и продовольственную политику. Далеко не всего удалось ему достигнуть. Ему не удалось упрочить власти, не удалось создать продовольственной организаціи желательнаго типа и очень немногое удалось ему достигнуть въ сферѣ регулированія народнаго хозяйства. Вобще, ему удалось сдѣлать немногое, и въ дѣятельности его было не мало ошибокъ. Но все же была власть, была сѣть организацій, и принимались мѣры къ упорядоченію народнаго хозяйства. И въ мѣру того, насколько. эти условія были на лицо, Временному Правительству удавалось разрѣшать продовольственный вопросъ. Какъ же обстояло дѣло продовольствія до переворота 25-го октября и послѣ этого переворота?

. 3.

Если имъть въ виду удовлетвореніе потребностей по нормамъ полностью, то государству пришлось бы ежемъсячно имъть въ своемъ распоряженіи огромное количество хлѣба, включая сюда и зерновой фуражъ, около 91 милліона пудовъ. Однако, ни царскому правительству, ни Временному Правительству никогда не удавалось произвести полностью даже заготовку продуктовъ на мъстахъ. Количество дъйствительно заготовленныхъ хлѣбовъ по отношенію къ указанной нормъ необходимой заготовки составляло:

Такимъ образомъ заготовка передъ революціей въ февраль довольно значительно упала, а въ революціонномъ мартъ она поднялась снова. Въ дальнъйшемъ заготовка представляется въ слъдующемъ видъ:

|                 |      |      | Количество<br>въ милл. пуд. | Въ процент. къ нормъ. |
|-----------------|------|------|-----------------------------|-----------------------|
| Съ 17 апр. 1    | 10 1 | Masi | 14                          | 62                    |
| . 1 мая         | " 15 | 79   | 23                          | 5.51                  |
| " la "          | , 29 | >>   | 34                          | 75                    |
| <b>,</b> 29 , , | " 12 | іюня | 24                          | <b>53</b>             |
| " 12 іюня       | " 26 |      | 37                          | 81                    |
| , 26 ,          | " 10 | іюля | 11                          | 27                    |
| " 10 іюля       | , 24 | 79   | 22                          | 49.                   |

За разсматриваемый періодъ, какъ это ясно изъ приведенныхъ цифръ, заготовка сильно колеблется. Она колеблется между 27 и 81 процентами нормы заготовки, давая въ среднемъ около 490/о нормы.

Въ концъ іюля и началъ августа, какъ обычно, когда прежній урожай уже почти реализованъ, а новый еще не поступилъ, заготовки сильно падаютъ.

Однако, далеко не все то, что удавалось заготовить, могло быть передвинуто въ центры потребленія, благодаря прежде всего разстройству транспорта. Фактическая погрузка на желъзныхъ дорогахъ и водных артеріяхъ силь-

но падала. Это видно, хотя-бы, изъ следующихъ цифръ погрузки на сеть железныхъ дорогъ въ среднемъ за день:

Отставаніе заготовокъ отъ нормы потребныхъ хлѣбовъ и трудности ихъ передвиженія заставляли строить наряды, т.-е. фактическія назначенія хлѣбовъ изъ производящихъ губерній въ мѣста потребленія, на основѣ сильно пониженной нормы потребныхъ хлѣбовъ. Наряды обычно строились изъ разсчета 15—20 милліоновъ пудовъ для населенія и около 40 милліоновъ для арміи ежемѣсячно. Однако и эта минимальная норма выполнялась не въ совершенствѣ. Выполненіе нарядовъ въ процентахъ къ нормѣ ихъ даетъ такую картину:

| Для населенія. Для армін.                              |
|--------------------------------------------------------|
| Май                                                    |
| <b>Тюнь</b> (\$100,000,000,000,000,000,000,000,000,000 |
| <b>Іюль</b> 100 46 ж 200 50 (                          |
| Августъ 28.                                            |

Такимъ образомъ можно считать, что населеніе, какъ правило, получало отъ  $^1/_3$  до  $^1/_2$  назначенной не-голодной нормы потребленія млѣба и отъ  $^1/_2$  до  $^2/_3$  нормы уменьшенной.

Обратимся теперь къ заготовкамъ изъ новаго урожая до переворота. Представление о ходъ его даютъ слъдующія цифры о заготовкахъ. Было заготовлено хлъба, фуража и крупы вмъстъ.

| ;          |           |   | 1916 r.    | 1917 r. (6 | Въ 1917 г. больше (+ |  |  |  |
|------------|-----------|---|------------|------------|----------------------|--|--|--|
| Въ пудахъ. |           |   |            |            |                      |  |  |  |
| Въ         | августъ . |   | 6.000.000  | 17.000.000 | + 11.000.000 пуд.    |  |  |  |
|            | сентябръ  | ٠ | 19.000.000 | 47.000.000 | + 28.000.000 ,       |  |  |  |
| "          | октябръ   | • | 47.000.000 | 27.000.000 | 20.000.000 "         |  |  |  |
|            | Bcero .   |   | 72,000.000 | 91.000.000 | + 19.000.000 пуд.    |  |  |  |

Изъ этихъ данныхъ ясно, что начало продовольственной компаніи 1917—18 года, если и не было очень хорошимъ, то во всякомъ случаѣ оно было лучше, чѣмъ въ 1916 г. Заготовки 1917 г. превысили соотвѣтствующія заготовки 1916 г. на 19 милл. пуд. Но въ 1916 году страна, хотя и съ нѣкоторыми затрудненіями, просуществовала. Это

als -

даетъ основаніе сказать, что и въ начавшійся 1917/18 годъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ, жить было все-таки можно.

Общій итогъ, къ которому мы приходимъ изъ краткаго обзора продовольственной политики Временнаго Правительства, следующій. Временному Правительству съ большимъ трудомъ удавалось хотя бы частично разръщать продовольственную проблему. Но удавалось. Постоянное колебаніе власти и политическіе кризисы, анархія въ странъ и разстройство народнаго хозяйства налегали со всъхъ сторонъ и толкали страну въ объятія голода. Но тѣмъ не менъе государственные органы сопротивлялись. Продовольственныя организаціи, какъ туго натянутая струна, несмотря на всѣ свои дефекты, несмотря на возбужденное состояніе населенія, продолжали работу. И мы уб'єдились, что за первые мъсяцы новой кампаніи 1917—18 г. заготовки дали даже сильное повышение противъ соотвътствующихъ заготовокъ кампанін 1916—17 г. Казалось поэтому, что мы даже начинаемъ побъждать силы, влекущія къ голоду, и министерство продовольствія осенью писало: «Непрерывный ростъ заготовки и погрузки давалъ основание надъятся, что совывстной работой Министерства и местныхъ продовольственныхъ организацій удастся снабдить и армію и населеніе продовольствіемъ». Какъ разъ въ этотъ моментъ разгара работы разразился переворотъ большевиковъ. Что же онъ даль?

4. To produce price to the set processing

Переворотъ совершился. Временное Правительство было свергнуто, но долго русское государство оставалось безъ новой власти. Начался длительный періодъ безвластія, жуткіе дни повсемъстной кровавой гражданской войны. Больше того, началась кошмарная полоса войнъ центральной Россіи съ ея окрапнами, съ ея житницами, съ Украиной, Дономъ, Ураломъ... Тотъ, кто посмотритъ на карту производства хлѣбовъ въ Россіи, быстро пойметъ весь ужасъ создавшагося положенія послѣ переворота: центръ Россіи, воюющій съ окраинами, обрекаетъ себя на вѣрный голодъ. Такъ большевистскимъ переворотомъ была уничтожена первая неебходимая, какъ мы видѣли, предпосылка избѣжать голода: была уничтожена надолго

признаваемая всей страной власть, было брощено отравленное съмя братоубійственной внутренней войны.

Напрасны были надежды и на приходъ Учредительнаго Собранія. Напрасно Сибирь и Донъ, Украина и Кавказъ изъявляли полное желаніе и согласіе предоставить свои хлѣбныя богатства въ распоряженіе Учредительнаго Собранія. Большевики предпочли бросить народъ въ пучину голодныхъ мученій, чѣмъ уступить власть Всенародному Учредительному Собранію.

Переворотомъ большевиковъ было сильно подорвано и второе необходимое для продовольственной политики условіє: началось разрушеніе созданной съ такимъ трудомъ и приспособившейся къ дѣлу путемъ тяжелаго опыта сѣти продовольственныхъ организацій. Въ Сибири и Поволжьѣ, на югѣ и сѣверѣ, въ однихъ мѣстахъ ранѣе, въ другихъ позднѣе, началась замѣна продовольственныхъ комитетовъ Совѣтами депутатовъ. Какъ бы мы ни цѣнили Совѣты, все же должны сказать, что въ дѣлѣ продовольствія они были совершенные новички. Однако, большевики не задумывались надъ этимъ. Не остановились они ликвидировать и центръ продовольственной политики—Министерство Продовольствія, замѣнивъ его новымъ комиссаріатомъ.

Въ высшей степени серьезно подорвали большевики и третье необходимое условіе болье или менье успышной продовольственной политики, - они въ конецъ разстроили систему регулировки народнаго хозяйства, которая налаживалась съ первыхъ дней революціи. Когда въ различныхъ мъстахъ въ виду гражданской войны началось разрушеніе желѣзнодорожнаго полотна, разумѣется, транспортъ должень быль прійти въ небывалое разстройство. Когда въ виду обострившейся соціальной борьбы въ нее были втянуты почти всв даже по существу аполитичные круги, закрылись банки и на мъстахъ было нечъмъ расплачиватся за хлѣбъ, разумъется, поставка его должна была сократиться. Когда народное хозяйство было, какъ никогда, засыпано градомъ бумажныхъ денегъ, когда количество ихъ съ октября 1917 г. по 1 апръля 1918 г. увеличилось 12 милліардовъ рублей, и рубль упаль до немногихъ копъекъ стоимости, разумъется, крестьяне еще болье неохотно отдавали хлѣбъ. Не забудемъ, что одновременно сократилась производительность промышленности, и въ связи съ этимъ количество товаровъ, которые бы могла получить деревня, еще болѣе уменьшилось. Такъ, добыча столь важнаго для промышленности продукта, какъ каменный уголь, упала въ Донецкомъ бассейнѣ до слѣдующихъ цифръ.

Октябрь 1917 г. — 86 милліон. пуд. Ноябрь — 84 " Декабрь 1917 г. — 67 "

Однимъ словомъ, властъ была разрушена, сѣтъ продовольственныхъ организацій начинала разбиваться, народное хозяйство получило сильнѣйшій толчекъ къ дальнѣйшему разложенію, а въ странѣ шла кровопролитная борьба. Кому же и какъ тутъ вести борьбу съ голодомъ?

Стремясь къ захвату власти, большевики, конечно, не могли и не имъли права передъ народомъ ставить на карту, на рискъ, судьбу и жизнь милліоновъ и милліоновъ людей.

Въ свое время имъ указывали на это. Больше того, послѣ переворота, въ двадцатыхъ числахъ ноября Всероссійскій продовольственный Съѣздъ въ Москвѣ выдѣлилъ изъ своего состава Совѣтъ десяти и поручилъ ему предложить Совѣту Народныхъ Комиссаровъ оставить дѣло продовольствія внѣ политической борьбы, сохранитъ въ этотъ трудный моментъ уже налаженный аппаратъ продовольственныхъ организацій, предоставивъ руководство дѣломъ упомянутому Совѣту десяти въ контактѣ съ комиссаромъ. Чѣмъ же отвѣтилъ Совѣтъ Народныхъ Комиссаровъ? 27 ноября въ зданіи министерства продовольствія Совѣтъ десяти вмѣстѣ съ двумя товарищами министра былъ арестованъ.

Но и этого мало. 28—31 декабря 1917 г. въ Москвъ созывается новый продовольственный съъздъ, на которомъ уже присутствуютъ и представители отъ совътовъ, на которомъ присутствовалъ и представитель Украинской Рады П. К. Линниченко. «Я уполномоченъ, говорилъ Линниченко, заявить отъ имени Генеральнаго Секретаріата, что Украинская Народная Республика твердо ръшила поддерживать и давать клъба всъмъ голодающимъ братьямъ съверныхъ и центральныхъ губерній Россіи». «Но для того,

чтобы провести всё эти мёры, продолжаль онь, стоя на аполитической точке зрёнія, мы заявляемь, что если будеть продолжаться гражданская война, если будуть посылаться противь нась большевистскіе эшелоны, то мы, охраняя нашу украинскую землю, должны будемь тё вооруженныя силы, которыя мы рёшили разбросать по деревнямь для добыванія хлёба, направить къ охране нась, а стальныя рельсы, которыя обращены на сёверь, вмёсто того, чтобы везти по нимь хлёбь, мы должны будемь разобрать и отрёзать сообщеніе».

На этомъ же събздъ и большевикъ Шефлеръ признаваль съ различными оговорками, что «гражданская война, конечно, оказываетъ чрезвычайно пагубное вліяніе на доставку хлѣба». Признавался онъ тоже съ оговорками и въ томъ, что сейчасъ вообще дъло обстоитъ «гораздо хуже, потому что разрушение пошло глубже, во всю толщу народнаго хозяйства». Критиковалась на събздъ политика комиссаріата по продовольствію. И сътздъ нашелъ необходимымъ избрать изъ своей среды девятку, куда вошли представители Совътовъ, продовольственныхъ комитетовъ и одинь отъ кооперативовъ. Съездъ поручилъ этой девятке предложить Совъту народныхъ комиссаровъ передать руководство деловой стороной продовольствія изъ рукъ комиссара въ руки девятки. Девятка эта не была, правда, арестована, но, насколько намъ извъстно, она убхала отъ комиссаровъ ни съ чемъ.

Мы остановились на этихъ фактахъ, чтобы отмѣтить, что большевикамъ, частью даже самими наиболѣе благоразумными большевиками, указывалось на гибельность затѣянной гражданской войны, на трудность и безысходность создавшагося положенія, предлагались компромиссы. Они предлагались въ то время и Украинской Радой. Но Совѣтъ комиссаровъ упорно и упрямо ad majorem gloriam собственной власти жертвовалъ благомъ народа.

Однако, върно ли это? Можетъ быть, несмотря на весь ужасъ создавшейся послѣ переворота обстановки, большевикамъ удалось не уронить, а поднять дѣло продовольствія? Обратимся къ фактамъ.

По сообщеніямъ начальниковъ жельзныхъ дорогъ, сред-

няя дневная погрузка на фронты представляется въ связи съ переворотомъ въ слъдующемъ видъ:

Вагоновъ погружено было:

|        |     |        | -       |            | Муки. | Крупы. | Фуража.      | Съна |
|--------|-----|--------|---------|------------|-------|--------|--------------|------|
| Съ     | 16  | по, 20 | октября | 1917.r.    | 251   | 51     | <b>3</b> 50° | 191  |
| 79 4   | 20- | g, 25° |         | 30 - (* 33 | 171   | 51     | 241          | 153  |
|        |     | 31     |         |            | 174   | 34     | 406          | 174  |
| )<br>) | 1   | , 6    | ноября  |            | 62    | 18     | 33           | 58   |

Для гражданскаго населенія въ первую половину октября въ среднемъ за день грузилось всего вагоновъ—658, а съ 24 октября по 3 ноября въ среднемъ за день только 347.

Остановимся далье на снабженіи хльбомъ наиболье голодающихъ 11-ти губерній Московской области. Погрузка для этихъ губерній въ процентахъ къ нормь даетъ такую картину:

Сентябрь — 60,3. Октябрь — 50,5. Ноябрь — 28,7. Декабрь — 8,8. Январь — 10,2.

Мы видимъ, что дѣло продовольствія послѣ переворота совершенно катастрофически катится подъ гору. Плохо было при Временномъ Правительствъ, очень плохо. Но какое же можно сдѣлать сравненіе положенія того времени съ положеніемъ настоящимъ?

Теперь мы понимаемъ, гдѣ причина того ужасающаго вопля, на который мы указывали въ началѣ статьи. Теперь мы должны признать, какую огромную, преступную комедію сыграла Совѣтская власть съ народными массами, на гребнѣ волнъ которыхъ она вышла на сцену.

Но это еще не все. Разрушеніе еще продолжается. И мы должны отмѣтить еще три печальныхъ обстоятельства.

5.

Первое обстоятельство, это—небывалое развитие мъшечничества. Народныя массы быстро почувствовали послѣ переворота ухудшение въ области продовольствия. И они, побуждаемыя ужасомъ голода, толпами хлынули сами за хлѣбомъ. Мѣшечники—они были и до переворота. Но это было нѣчто другое. Теперь мѣшечничество обращается въ общее явленіе. Мѣшечники приливають въ производящія губерніи огромными массами. Они являются даже вооруженными. Идетъ самая настоящая война изъ-за хлѣба. Цѣны ломаются, планъ снабженія разрушается і). Причемъ любопытно отмѣтить, что никто иной, какъ комиссаръ продовольствія Шлихтеръ давалъ разрѣшенія на заготовки внѣ всякаго плана і). Никто иной, какъ сами большевики, слѣдовательно, поощряли и плодили мѣшечничество.

А затъмъ, когда всякая система продовольствія уже была смята, когда населеніе, сплошь и рядомъ совершенно не получая хлѣба, вынуждено было само доставать хлѣбъ, большевики въ лицѣ продовольственнаго диктатора на часъ—Л. Троцкаго (такого знатока въ этой области!) издаютъ жестокій приказъ о разстрѣлѣ на мѣстѣ неподчиняющихся мѣшечниковъ, которые виноваты развѣ только въ томъ, что хотятъ ѣсть, а имъ не даютъ. Въ тотъ моментъ, когда, собственно, никакой хлѣбной монополіи уже нѣтъ, большевики всѣми вооруженными средствами защищаютъ ее.

Монополія и твердыя цѣны были возможны и нужны, когда имѣлась огромная армія, когда была общенародная власть, когда была сѣть соотвѣтствующихъ организацій, проводящихъ ее. Но теперь, когда ни того, ни другого, ни третьяго нѣтъ, что можетъ дать монополія, кромѣ разстрѣла мѣшечниковъ, число которыхъ скоро станетъ равно числу домохозяевъ голодающей Россіи? Своей политикой, не соотвѣтствующей объективнымъ условіямъ, большевики лишь еще болѣе разстраиваютъ дѣло продовольствія.

Другое обстоятельство, которое необходимо отмѣтить, состоить въ томъ, что въ сѣверной Россіи нѣтъ сѣмянъ, они съѣдены. Между тѣмъ, нѣтъ и надеждъ на сколько нибудь достаточное полученіе ихъ. Слѣдовательно, масса полей должна остаться на сѣверѣ незасѣянными, и голодъ долженъ переброситься на слѣдующій годъ.

Голодъ грозитъ намъ вообще въ ближайшіе годы еще и благодаря третьему обстоятельству, благодаря Брестскому

¹) См. Извъстія Моск. Обл. Продов. Комитета 1918, № 2, № 5.

<sup>2)</sup> См. тамъ же, № 1—2.

миру съ Германіей. По этому миру, помимо всего прочаго отъ насъ отходятъ помимо другихъ областей: Новороссія, исключая Донскую область, Юго-Западный край и Малороссія. Что это значитъ? Слъдующія цифры даютъ отвътъ.

| •                | Пространств      | Населен. | продов. | водство  | • 51 губ. | UYL | ВЪ<br>іи |
|------------------|------------------|----------|---------|----------|-----------|-----|----------|
| Новороссія (безъ | •                |          | ,       |          |           |     |          |
| Донск. обл.) .   | 22 мил. д.       | 12 мил.  | 671 ми  | ил. пуд. | . 1       | 6   |          |
| Юго-Запалн край  | 15 - 2 2 2 2 2 2 | 43 4 35  | 320     | geriğ -  |           | 0   |          |

Донск. обл.) . 22 мил. д. 12 мил. 671 мил. пуд. 16 Юго-Западн. край 15 " " 13 " 320 " " 9 Малороссія . 14 " " 11 " 365 " " 10 Итого 51 " " 36 " 1356 " " 35

Итакъ, это значитъ, что отъ насъ отходитъ въ руки другихъ, истощенныхъ войною государствъ, огромная часть земли, населенія и жлѣба, отходятъ наши житницы. Ослабленная политически, разоренная, замученная русская земля обрекается на длительный продовольственный кризисъ.

Подведемъ итоги. Своимъ переворотомъ большевики дали не клѣба, а приблизили голодъ. Они преступно легкомысленно разрушили и то немногое, что было создано демократтей въ дѣлѣ борьбы съ голодомъ. Разрушивъ съ такимъ трудомъ налаженную систему, они защищаютъ теперь ея призракъ, они вносятъ все большее и большее затрудненіе. Не будучи въ состояніи дать крестьянамъ сѣвера и центра Россіи посѣвныхъ сѣмянъ, своей политикой разрушивъ единство и цѣлость Россіи, они обрекли народъ, любовью и преданностью которому они такъ кичатся, они обрекли этотъ народъ на длительное полуголодное существованіе:

Напомнимъ, однако, большевикамъ, что говорилъ одинъ делегатъ, весьма видный дъятель по продовольствію, на декабрьскомъ продовольственномъ съъздъ: «Здъсь говорили, что народъ согласится на всякія жертвы ради власти совътской. Согласенъ съ этимъ, но съ однимъ ограниченіемъ: съ голоду умирать и ложиться въ гробъ покорно, во славу совътскаго правительства, народныя массы не будутъ. Никогда никакое правительство не удерживалось, разъ оно не могло удовлетворить элементарныхъ потребностей массъ».

Теми пріємами и теми путями, какими идетъ сейчасъ Советская власть, голодъ не устранить. Ея попытки найти выходъ изъ положенія останутся тщетными.

Если вообще и возможно устранить голодъ, то при иныхъ условіяхъ и иными путями.

Возсозданіе и возрожденіе Россіи, созданіе общенаціональной, всенародной власти, прекращеніе извращенной и безумной внутренней борьбы, дружныя усилія всего народа — вотъ общія и необходимыя условія борьбы съ голодомъ. Но этого недостаточно. Необходимъ коренной пересмотръ всей экономической и продовольственной политики въ соотвътствіи съ конкретными условіями настоящаго. Все, что безъ нужды и цъли тормазить самолъятельность народа, его творческій духъ и духъ предпріим- 2 чивости, необходимо смедо и решительно отмести. Нужно забыть думать, что равенство въ голодъ, нищетъ и безработицъ есть равенство соціалистическое. Нужно забыть думать, что власть, которая не въ состояніи дать хлѣба и которая въ то же время разстръливаетъ народъ, идущій за хлъбомъ, борется во имя соціализма, во имя братства, равенства и свободы.

Н. Д. Кондратьевъ.

## Большевизмъ и диктатура рабочаго класса.

«Революціонный соціализмъ, —говоритъ Марксъ, —объявляетъ постоянную революцію, классовую диктатуру пролетаріата, какъ необходимый переходный моментъ къ уничтоженію классоваго господства вообще, къ уничтоженію всъхъ производственныхъ отношеній, на которыхъ основываются всѣ классовыя различія, къ уничтоженію всѣхъ общественныхъ отношеній, соотвътствующихъ этимъ отношеніямъ производства, и къ полному преобразованію встхъ идей, вытекающихъ изъ этихъ общественныхъ отношеній». Содержаніе диктатуры какого-либо класса составляетъ обладаніе имъ политической властью. Въ обществъ, построенномъ на противоположности интересовъ отдъльныхъ классовъ, политическая власть господствующаго класса служить ему для подчиненія интересовъ другихъ классовъ своимъ интересамъ путемъ соотвътственнаго принудительнаго регулированія встхъ общественныхъ отношеній. Рабочій классъ, будучи классомъ не эксплуатирующимъ, а эксплуатируемымъ, заинтересованъ не въ угнетенін другихъ классовъ, а только въ своемъ освобожденін, слъдовательно, въ уничтоженіи классоваго строенія общества. Для этого онъ долженъ обладать силой и властью принудить другіе классы подчиниться новымъ общественнымъ отношеніямъ. Поскольку другіе классы должны приэтомъ лишиться своей привилегіи жить за счетъ рабочаго класса, ясно, что достигнуть своей задачи онъ не можетъ, дъля съ ними власть. То содержаніе, которое Марксъ й Энгельсъ вкладывали въ понятіе диктатуры пролетаріата, Каутскій въ своей брошюрѣ «Путь къ власти» характеризуеть, какъ понятіе о политическомъ единовл'астін пролетаріата, какъ единственной формъ, въ которой онъ можетъ осуществить государственную власть, или, лучше было бы сказать, разръшить свои классовыя задачи.

Итакъ, диктатура класса есть наличіе у него власти создать общественныя отношенія, отвѣчающія его классовымъ интересамъ. Въ этомъ смыслѣ мы во всѣ рѣшающіе моменты міровой исторіи классоваго общества им вемъ диктатуры какихъ-либо классовъ. Одна смѣняла другую, но всякій историческій этапъ имъль свою диктатуру, опредълявшую характеръ всего соотвътствующаго общественнаго уклада. Думать, что классовая диктатура есть какоето новое зловредное соціалистическое изобрътеніе, значило бы утверждать, что исторія знаетъ такой счастливый періодъ, когда не было подчиненія интересовъ одного класса интересамъ другого, но интересы встхъ классовъ находили свое «справедливое разръшеніе». Если бы такъ было когда-нибудь, тогда не было бы классоваго общества, тогда общество дълилось бы не на классы, а только на трудящихся въ различныхъ областяхъ народнаго хозяйства. Но, увы, съ тъхъ поръ, какъ общество отъ первобытнаго существованія перешло къ государственной жизни, всегда имъются классы «не съющіе, не жнущіе, но сытыми бывающіе» за счетъ труда другихъ. А разъ имъетъ мъсто подчинение эксплуатируемыхъ, значитъ-на лицо и диктатура эксплуатирующихъ. Всякій новый приходившій къ господству классъ утверждаль свою диктатуру. Это неизбъжно. Для рабочаго класса, который можетъ себя освободить, только уничтоживъ классовое общество и создавъ на его мъстъ соціалистическое, диктатура, естественно, должна явиться только временнымъ, переходнымъ моментомъ. Но спорить противъ необходимости диктатуры рабочаго класса для совершенія соціалистической революціи можеть лишь тоть, кто вфрить въ соціальную гармонію классовъ и въ силу соціалъ-реформаторства, въ то, что постепенныя реформы, равно полезныя и для капиталистовъ и для рабочихъ, незамѣтно сдълаютъ рабочихъ обладателями полнаго продукта своего труда; или же въ то, что трудящіяся массы, пом'єщая свои отложенныя на черный день крохи черезъ сберегательныя

кассы въ бумаги акціонерныхъ предпріятій, проснутся въ одинъ чудосный день сами себъ хозяевами.

Революціонный соціализмъ свободенъ отъ такого соціалъ-реформаторскаго утопизма, и потому для него непреложна необходимость диктатуры рабочаго класса, т.-е. власти заставить другіе классы подчиниться своей волѣ путемъ государственнаго принужденія, для того, чтобы родилось новое общество.

Поскольку большевики козыряють неизбъжностью диктатуры рабочаго класса, они не говорятъ ничего неправильнаго, но и ничего новаго, ничего оспариваемаго. Центръ тяжести вопроса въ другомъ: при какихъ условіяхъ диктатура осуществима настолько, чтобы власть была не только захвачена, но и утверждена и привела бы къ достиженію выдвинутыхъ ею задачъ, а не обратилась бы своимъ оружіемъ противъ самого рабочаго класса, сведя на нътъ всѣ его завоеванія и отбросивъ его назадъ. Въ связи съ этимъ встаетъ и слъдующій вопрось о формахъ политическаго господства рабочаго класса, о методахъ осуществленія имъ своей власти, ибо власть, захваченная, но объективно не могущая быть закрѣпленной, неминуемо въ попыткахт борьбы за свое сохранение приметъ извращенныя формы и выродится въ диктатуру не класса, а кучки осъдлавшихъ его узурпаторовъ. Если первый вопросъ можно формулировать, какъ вопросъ о своевременности диктатуры, то содержание второго сводится къ отношению рабочей диктатуры къ началамъ демократіи.

Отвътъ на первый вопросъ уже данъ въ началѣ статьи словами Маркса: диктатура должна служить переходнымъ моментомъ къ уничтоженію классоваго господства вообще, иначе говоря—непосредственно предшествовать соціалистической революціи. Правда, дальше мы увидимъ, что могутъ быть историческіе моменты, когда рабочій классъ окажется вынужденъ прибъгнуть къ диктатурѣ для разрѣшенія тѣхъ задачъ, которыя по своему соціально-политическому содержанію должны были бы быть выполнены другими классами. Это имѣетъ мѣсто, когда на очереди задачи общенаціональнаго характера, въ разрѣшеніи которыхъ рабочему классу по пути съ другими клас-

сами, безсильными, однако, вследствіе своей дряблости, моральнаго разложенія, узкоклассоваго эгоизма и близорукости, взять на себя объединение подъ своимъ руководствомъ народныхъ массъ. Но въ этомъ случав рабочая диктатура явится какъ-бы въ роли временно исполняющей чужія обязанности и приведеть не къ устраненію всякаго классоваго господства, и съ нимъ вмъстъ всякой диктатуры, но, напротивъ, должна будетъ уступить мъсто дъйствительному историческому «хозяину» даннаго періода-другому классу. Сейчасъ мы пока разсмотримъ, возможно ли для рабочаго класса обладаніе всей политической властью въ то время, когда соціалистическая революція еще не созръла, то-есть, слъдовательно, когда экономическая власть фактически въ своемъ существъ остается еще, несмотря ни на что, въ рукахъ буржуазін. Ръшеніе этого вопроса позволить намъ сдёлать правильные выводы для ой тики рабоче-крестьянской диктатуры въ условіяхъ переживаемаго времени.

Интересующимъ насъ вопросомъ о возможности удержанія рабочимъ классомъ политической власти при сохраненіи существа старыхъ отношеній экономическаго господства Марксъ и Энгельсъ неоднократно занимались въ своихъ работахъ. Въ «Гражданской войнѣ во Франціи», анализируя историческое значеніе парижской Коммуны, Марксъ ставитъ его такимъ образомъ: Коммуна была правительствомъ рабочаго сословія, результатомъ борьбы между производящими и присваивающими, той давно искомой политической формой, при которой могло бы совершиться экономическое освобождение труда, - такъ мыслима ли она при другомъ ея содержаніи? И Марксъ отвѣчаетъ: «Безъ этого условія Коммуна немыслима, безъ него она пустой призракъ. Политическое господство производителей не можетъ существовать рядомъ съ соціальнымъ рабствомъ ихъ». Ту же мысль повторяетъ Каутскій въ брошюръ «На другой день послъ соціальной революціи»: «Политическое господство пролетаріата и продолженіе капиталистическаго способа производства несовмъстимы одно съ другимъ. Кто допускаетъ возможность перваго, тотъ долженъ признать и возможность исчезновенія посл'єдняго». Почему же однако такъ, почему захваченная рабо-

чимъ классомъ политическая власть неминуемо осуждена на крахъ, если ей не подъ силу окажется полное экономическое освобождение труда, то-есть, соціалистическая революція? Для насъ, воочію наблюдающихъ, какъ трудовыя массы, давшія себя ослінить демагогическими большевистскими лозунгами, затъмъ, убъдившись въ ихъ лживости и неосуществимости, стихійно покидають большевиковь, въ лучшемъ случат съ апатіей и усталымъ безразличіемъ, въ худшемъ съ враждой къ революціи и соціализму и жаждой хотя бы нъмецкаго порядка; какъ большевики, лишенные опоры въ широкихъ массахъ, стремятся удержать свою власть мѣрами прямого и косвеннаго подкупа съ одной стороны, террора и гнуснъйшаго подавленія всъхъ свободъ-съ другой; какъ они въ ходъ вещей передали распыленную власть въ руки «мѣшечниковъ», деревенскихъ кулаковъ и другихъ элементовъ, которые, поудивъ рыбу въ мутной водъ большевистской анархіи, поживившись отъ расхищаемаго народнаго достоянія, станутъ ярыми защитниками собственности и порядка; какъ, наконецъ, большевики, разрушивъ оплоты демократіи и создавъ въ лицѣ красной гвардіи и наемной солдатчины готовый аппарать для полицейскаго подавленія массъ, сділали этимъ «маврово дьло» для грядущей неприкрытой реакціи, умьющей организоваться и знающей, что ей дълать, для насъ, все это воочію наблюдающихъ, заданный вопросъ, пожалуй, покажется празднымъ. И дъло вовсе не въ томъ, что большевики дурно использовали захваченную ими власть. Иначе быть не могло, такова неодолимая логика вещей. Съ того момента, какъ они захватили власть во имя неосуществимыхъ лозунговъ соціалистическаго переворота, они оказались плънниками стихіи и дълали то, чего не дълать уже не могли. Въ сознаніи массъ политическія формы преломляются не какъ самостоятельныя ценности, а какъ средство для удовлетворенія ихъ экономическихъ нуждь. Однимъ ниспровержениемъ деспотизма сытъ не будешь. Равнымъ образомъ пробужденіемъ зоологической ненависти, удовлетвореніемъ инстинктовъ мести, расправой съ «буржуями» можно добиться лишь мимолетнаго успъха. Прійдя къ непосредственному осуществленію власти, трудовыя массы не могутъ уже дать убъдить себя теоретическими

доказательствами неосуществимости ихъ смутныхъ чаяній, не могутъ примириться съ тъмъ, что, обладая властью декретировать удовлетвореніе всьхъ своихъ нуждъ, онь окажутся безсильны удовлетворить ихъ на дълъ. Но то, чего нельзя осуществить, то и не будеть осуществлено. Поэтому, что бы ни представляли себъ массы своей цълью, въ дъйствительности, если она неосуществима, онъ будутъ проводить нъчто совершенно иное. Такъ произошло и съ нашимъ октябрьскимъ переворотомъ. Изъ большевистскаго «соціализма» массы на дёлё восприняли только оголенныя требованія хаотическаго расхищенія народнаго достоянія и частныхъ имуществъ. Въ деревнъ это привело къ безпорядочному раздълу земель и подготовляетъ нарожденіе новаго пом'єщичьяго класса изъ среды деревенскаго кулачества, въ городъ дало раздълъ фабрикъ и заводовъ во временную собственность ихъ рабочихъ и въ результатъ ихъ закрытіе. Помъщать этому большевики уже не могли. Политическая диктатура дёлаетъ для массъ психологически невозможнымъ сохранение старыхъ экономическихъ отношеній, а, ставъ на этотъ путь экспериментовъ и постепенно раскачиваясь, массы уже не могутъ остановиться, - тъмъ болье, что послъдствія въ видъ безработицы не сразу сказываются, и должны докатиться до конца, до катастрофы. А затъмъ разочарованіе, усталость, озлобленіе, попутно крушеніе профессіональных роганизацій, -- массы дълаются легкой добычей реакціи, и отъ политическаго всевластія остается почти одно разбитое корыто.

Таковъ путь крушенія диктатуры при невозможности соціалистической революціи.

Но здѣсь могутъ быть сдѣланы два возраженія. Первое такое: конечно, политическая диктатура не можетъ продержаться безъ соціалистической революціи, но неправильно ставится вопросъ, нельзя говорить о неосуществимости соціалистической революціи, ибо диктатура рабочаго класса сама по себѣ дѣлаетъ ее осуществимой. Второе возраженіе связано съ современной войной и продиктовано переоцѣнкой того военнаго соціализма, который выразился въвызванномъ военными пуждами вмѣшательствѣ государ-

ства въ организацію производства и распредъленія. Если политическая диктатура немыслима безъ соціалистической революціи, если сама по себъ диктатура недостаточна для соціалистической революціи, то зато для послъдней, думають пророки отъ военнаго соціализма, созданы необходимыя предпосылки мъропріятіями военнаго времени, и недостаетъ только диктатуры, чтобы зашагать въ царство соціализма.

Первое возражение чисто бланкистскаго Это въра въ силу заговора, въ возможность «провести соціальное преобразованіе простымъ нападеніемъ на застигнутаго врасплохъ противника». На немъ нътъ нужды долго останавливаться, оно достаточно опровергнуто уроками исторіи, данными и въ 1848-мъ и въ 1871-мъ годахъ. Энгельст, и Марксъ первоначально думали, что революція 1848 года должна была при переходъ власти къ пролетаріату стать соціалистической революціей, ибо рѣчь шла «объ удовлетвореніи насущнѣйщихъ интересовъ огромнаго большинства народа, интересовъ, которые, хотя не были ясны самой массъ, но должны были выясниться ей въ теченіс реальнаго ихъ проведенія въ жизнь, благодаря убъдительной силь нагляднаго примъра». «Но, продолжаетъ Энгельсь, исторія показала намъ и всемъ темь, кто разсуждаль такимъ образомъ, что мы были неправы. Она выяснила, что состояніе экономическаго развитія на континенть въ то время не было еще таковымъ, чтобы могло быть устранено капиталистическое производство». По тъмъ же причинамъ оказалась безсильна, а потому и погибла, диктатура пролетаріата во время Коммуны: «Было ясно, что въ Парижъ уже болъе невозможна никакая. другая революція, кром'є пролетарской, посл'є поб'єды власть сама собой безъ всякаго спора очутилась въ рукахъпролетаріата, и снова ясно обнаружилось, какъ невозможно было такое господство рабочаго класса даже тогда, двадцать льть посль описанной въ нашемъ сочинении эпохи (1848—50 гг.)».

Никакая диктатура никакими декретами и никакими убъдительными наглядными экспериментами не создастъ соціалистическаго строя тамъ, гдъ для него не созръли объективныя и психологическія предпосылки. Нужна круп-

ная, еще въ рамкахъ капитализма развившаяся, промышленность, чтобы были матеріальныя силы для соціалистическаго производства; нужна сознательность и дисциплинированность рабочаго класса, чтобы онъ зналъ, что ему дълать и какъ дълать; нужны кръпкія, накопившія опытъ рабочія организаціи, чтобы было, въ чьи руки передать обобществленныя средства производства. Въ Россіи ничего этого не было, и потому соціализмъ выродился въ большевизмъ, а «соціалистическіе» эксперименты ничего не дали, кромъ шантажа и наживы для прихвостней большевизма, разрухи, безработицы, нищеты и голода для рабочаго класса.

Все это прекрасно понимають и сами большевистскіе теоретики. Недаромъ они такъ усердно открещиваются отъ бланкистскаго авантюризма. Усердно, но неискренне. Для Ленина, какъ ultima ratio того, что большевики удержатъ власть, остается все та же убъдительная сила нагляднаго примъра. Сила пролетаріевъ и бъднъйшихъ крестьянь, восклицаетъ онъ: «выпрямится во весь свой ростъ лишь тогда, когда власть будеть въ рукахъ пролегаріата, когда десятки милліоновъ людей, раздавленные нуждой и капиталистическимъ рабствомъ, увидятъ на опытъ, почувствують, что власть въ государствъ досталась угнетеннымъ классамъ, что власть помогаетъ бѣднотѣ бороться съ помъщиками и капиталистами, ломаетъ ихъ сопротивленіе». Такъ пыжится авторъ октябрьскаго переворота, котораго н сейчасъ не отрезвила пролитая имъ пролетарская кровь, а созданныя имъ въ безпримърныхъ размърахъ безработица и голодъ не научили, что, гдъ нътъ объективныхъ условій для соціалистической революціи, тамъ простымъ захватомъ власти ея не произведешь и арестомъ капиталистовъ не создашь соціалистическаго производства.

Для того, чтобы покончить съ вопросомъ о своевременности, въ смыслѣ осуществимости, рабочей диктатуры, остается разобрать, не созрѣли ли у насъ предпосылки истиннаго соціализма подъ кровомъ соціализма военнаго. Но не ломимся ли мы въ открытую дверь? Не скажутъ ли господа большевики, что о возможности сейчасъ соціалистической революціи они и не занимаются? Это у нихъ, смотря по обстоятельствамъ: на митингахъ они кричатъ

о томъ, что дѣло соціализма въ шляпѣ, такъ же орудуютъ - они въ своихъ экспериментахъ, но въ своихъ теоретическихъ статьяхъ они порой еще испытываютъ потребность заплатить дань научной истинъ, хотя бы лицемъріемъ. Мы видёли уже это, когда різчь шла о бланкистской природів большевизма, такъ же обстоить дёло и съ водвореніемъ соціализма. Тутъ не обошлось безъ нѣкотораго семейнаго скандала, въ ненаучности уличилъ г. Ленина не кто иной, какъ г. Каменевъ: схема Ленина, заявилъ онъ, «разсчитана на немедленное перерождение этой (буржуазно-демократической) революціи въ соціалистическую». Отъ этого г. Ленинъ открещивается: «тов. Каменевъ, по его словамъ, немножечко нетерпъливо размахнулся», самъ же г. Ленинъ не только не разсчитываетъ на немедленное перерождение нашей революціи въ соціалистическую, но и прямо предостерегаетъ противъ этого въ своемъ тезисъ № 8. Тезисъ этоть гласить: «не «введеніе» соціализма, какъ наша непосредственная задача, а переходъ тотчасъ лишь къ контролю со стороны С. Р. Д. за общественнымъ производствомъ и распредъленіемъ продуктовъ».

Итакъ, не немедленный соціализмъ, но немедленный («тотчасъ») рабочій контроль за производствомъ и распредъленіемъ. Такъ пишется въ «Письмахъ о тактикъ», а въ брошюръ «Удержатъ ли большевики госуд. власть» мы можемь удовлетворить наше любопытство, чемъ такой немедленный контроль отличается отъ немедленнаго соціализма. При диктатуръ пролетаріата, разъясняеть г. Ленинъ: «Рабочій контроль можетъ стать всенароднымъ, всеобъемлющимъ, вездъсущимъ, точнъйшимъ и добросовъстнъйшимъ учетомъ производства и распредъленія продуктовъ». Въ этомъ главная трудность, въ этомъ главная задача пролетарской, т. е. соціалистической революціи». На повърку, значитъ, рабочій контроль и есть главная задача; т.е. существо соціалистической революціи. Разсчеть на пемедленный контроль оказался равносиленъ разсчету на немедленное введеніе соціализма. Да и въ каждой строкъ своей брошюры г. Ленинъ открываетъ соціалистическіе горизонты большевистской власти. Вся полнота власти Совътовъ (не забудемъ, что она уже достигнута, ибо большевики декретировали совътскую республику) означаетъ, по

г. Ленину, «власть надъ всей землей, надъ всъми банками, надъ всъми фабриками»; милліонныя массы у него начинаютъ работать на себя, а не на капиталиста; наконецъ, уже непререкаемая гарантія соціализма, это-наличіе партіи большевиковъ, возглавляемой г. Ленинымъ. «Россіей управляли посл'ь революціи 1905 года 130.000 пом'єщиковъ... и Россіей будто бы не смогутъ управлять 240.000 членовъ партіи большевиковъ, управлять въ интересахъ бъдныхъ и противъ богатыхъ!» Въдь «сознательные рабочіе сплотили партію въ 1/4 милліона, чтобы планом взять въ руки этотъ аппаратъ (крупныхъ банковъ, синдикатовъ, дорогъ и т. п.) и пустить его въ ходъ при поддержкъ всъхт трудящихся и эксплуатируемыхъ». Кто же смъетъ сомнъваться, что при этихъ условіяхъ «не найдется той силы на земль (Вильгельмъ тоже не въ счетъ? М. Г.), которая помъщала бы большевикамъ, если они не дадутъ себя запугать и сумъютъ взять власть, удержать ее до побъды всемірной соціалистической революціи»?-И это писалъ человъкъ, который вскоръ послъ этого-на экстренномъ съвздв Соввтовъ-преспокойно объявилъ себя «врагомъ революціонной фразы» и на этомъ основаніи исторически оправдывавшій предательство дёла европейской демократін и кольнопреклоненіе предъ Вильгельмомъ, лишь бы была сохранена большевистская власть надъ остатками бывшей Россіи.

Кромъ г. Каменева, были и другіе протестанты, уходившіе даже демонстративно изъ центральнаго комитета своей партіи и совъта народныхъ комиссаровъ. Но—«милые бранятся, только тъшатся». Дълаютъ же всъ они одно дъло, и дъла ихъ красноръчивъе всякихъ словъ. Итоги этихъ «дъловъ и дней большевистскихъ» нынъ всъмъ ясны. Органы рабочаго контроля только тъмъ и занимались, что повышали заработную плату, пока вовсе не была съъдена капиталистическая прибыль, единственный стимулъ для привлеченія капиталовъ; пока не была уничтожена возможность какого бы то ни было правильнаго воспроизводства; пока фабрики и заводы не стали переходить на казенное иждивеніе, а затъмъ и вовсе закрываться. Націонализація банковъ уничтожила кредитъ, привела къ исчезновенію денежныхъ знаковъ и краху денежнаго об-

мъна. Все это объективно—злътиеє предательство интересовъ страны и интересовъ рабочаго класса. Отсутствіе сознательнаго предательства въ дълахъ большевистской диктатуры можетъ быть допущено лишь при признаніи въры большевиковъ въ возможность на мъсто уничтоженнаго ими капиталистическаго производства теперь же организовать соціалистическое: «политическое господство пролетаріата и продолженіе капиталистическаго способа производства несовмъстимы одно съ другимъ, кто допускаетъ возможность перваго, тотъ долженъ признать и возможность исчезновенія послъдняго».

referencesor, the crossed to

Итакъ, поскольку большевики незавъдомые предатели рабочаго дъла ради соблазна власти, они исходятъ изъ въры въ «немедленный соціализмъ». Прежде эта въра не составляла неотъемлемой части большевистскаго міросозерцанія. Корни ея мы можемъ найти только въ неправильной оцфикф успфховъ и значенія военнаго соціализма. И, дъйствительно, подтверждение этого мы находимъ въ той же брошюръ г. Ленина: «Принудительное синдицированіе, --пишетъ онъ, --т.-е. принудительное объединение въ союзы подъ контролемъ государства, вотъ, что капитализмъ подготовиль, воть, что въ Германіи осуществило государство юнкеровъ, вотъ, что вполнъ будетъ осуществимо въ Россіи для Сов'єтовъ, для диктатуры пролетаріата, вотъ, что дасть намь «государственный аппарать» и универсальный и новъйшій и небюрократическій». Юнкерскій соціализмъ въ Германіи откликнулся большевистскимъ соціализмомъ въ Россіи.

Надо думать, что, находясь подъ обояніемъ этихъ германскихъ откровеній, г. Ленинъ, если бы писалъ свое первое письмо о тактикъ послъ давшаго ему власть октябрьскаго переворота, уже не счелъ бы нужнымъ дытаться кого-либо обмануть своимъ тезисомъ 8-мъ и не скрывалъ бы длинныхъ ушей въры въ немедленный соціализмъ, торчащихъ изъ его «всеобъемлющаго и вездъсущаго рабочаго контроля». Но въ общемъ большевистская мысль, ищущая обоснованій для соціалистической революціи въ Россіи, въ такомъ мутномъ источникъ, какъ нъмецкій юнкерскій соціализмъ, не можетъ, конечно, отличаться ясностью и опре-

дъленностью. Подобно своему учителю и вождю г. Луначарскій также черпаетъ свое соціалистыческое воодушевленіе у нъмецкаго министра Гельфериха. Но характерно, какъ онъ безпомощно бъется въ своемъ предисловіи къ русскому переводу брошюры Каутскаго «На другой день послъ соціальной революціи», пытаясь свести концы съ концами. Онъ не думаетъ, что «мы въ Россіи подошли вплотную къ соціалистическому строю», но зато еще менѣе склоненъ «повторять отжившую книжную фразу о неизбѣжномъ для Россіи наступленіи длительнаго періода господства капиталистической буржуазіи». Онъ находитъ, ссылаясь Каутскаго, что реальное соотношение силъ классовъ можетъ порою и обгонять экономику, и въ этомъ случав предъ страной открываются неожиданно широкія возможности. Такъ именно обстоитъ сейчасъ дъло въ Россіи, и хотя «русскій капитализмъ представляетъ собою сравнительно очень слабый исходный пунктъ для реализаціи соціализма, однако въ Россіи можно бы было сдълать значительные шаги въ этомъ направленіи». Въ чемъ однако заключаются эти шаги? «Вполнъ возможейъ переходъ въ государственную собственность крупнъйшихъ промышленныхъ предпріятій, жельзныхъ дорогъ..., горной промышленности и т. п. На видномъ мъстъ стоитъ здъсь и націонализація земли». Затьмт сльдуеть существенныйшая оговорка: «Значительнъйшая часть промышленности однако останется по прежнему въ рукахъ частныхъ предпринимателей, и здъсь по прежнему на первомъ мъстъ будетъ стоять защита труда отъ эксплуатаціи. Всѣ мѣры этого рода могутъ быть съ извъстнымъ правомъ названы и простыми буржуазными реформами, но все зависить здъсь отъ количества, и количество это на извъстной границъ переходитъ въ качество». Какъ бы радикальны ни были эти мѣры, все же ясно, что онъ весьма далеки отъ сходства съ экспериментами ленинскаго соціализма, ибо ленинскій всеобъемлющій контроль разрѣшаетъ главную задачу соціализма, а Луначарскій всетаки признаетъ, что «мъра его (соціализма) осуществленія зависить оть степени развитія капитализма въ данной странъ», что, слъдовательно, реальное соотношение силъ классовъ не безпредъльно можетъ обгонять экономику. Тутъ-то и приходится скверно г. Луначарскому. Съ одной стороны онъ признаетъ, что намъ предстоить выполнить лишь ту задачу, «которая уже выполнена въ Англіи и Германіи, т.е. государственно организовать наиболъе созръвшую крупно-капиталистическую часть нашей промышленности». Съ другой стороны, онъ понимаеть, что «государственный соціализмь, върнъй милитаризація промышленности», къ которой должна была прибъгнуть западно-европейская буржуазія «въ лицъ своего военнаго государства», «не имъетъ ничего общаго съ нашимъ (понимай: ленинскимъ?) соціализмомъ». Какъ же быть, какъ разорвать этотъ заколдованный кругъ, какъ перекинуть мость черезъ пропасть, которая отдъляетъ выполненныя уже въ Англіи и Германіи и подлежащія у насъ выполненію мъры Ллойдъ-Джорджей и Гельфериховъ («государственный соціализмъ, върнъе, милитаризація промышленности») отъ «нашего» соціализма?—Г. Луначарскій тужится и разръщается противопоставленіемъ олигархическому западу насъ, которые «все же стоимъ въ настоящее время во главѣ мірового демократическаго движенія». Послв этого можно почить на лаврахъ и гордо заявить, что «тутъ мы русскіе указуемъ Европъ путь». Какъ, пъмъ не менъе, на судьбахъ «нашего» соціализма отразится зависимость мъры осуществленія соціализма отъ степени развитія капитализма, представляющаго у насъ очень слабый исходный пунктъ, г. Луначарскій, къ сожальнію, не объясняетъ.

Гг. Ленинъ, Луначарскій и другіе подобные имъ большіе и малые теоретики большевистскаго коммунизма, обращенные въ вѣру немедленнаго соціализма гельфериховскими чудесами, оказались совершенно не въ силахъ разобраться въ природѣ промышленнаго капиталистическаго хозяйства и въ истинномъ значеніи военнаго «соціализма», а потому и не поняли, тдѣ предѣлы соціалистическаго творчества даже для нашей «главенствующей въ мірѣ» демократіи.

Капиталистическое хозяйство означаетъ развитіе производительныхъ силъ лишь при наличіи двухъ условій: конкурренціи и прибыли. Во имя прибыли и подъ давленіємъ конкурренціи капитализмъ стремится и вынужденъ расширять производство, увеличивать использование средствъ производства и труда. Гдъ отпадаетъ хотя одно изъ этихъ условій, тамъ капитализмъ перестаетъ служить развитію производительных силь. Когда рость мірового производства въ капиталистической оболочкъ достигаетъ такой высоты, что рынокъ насыщенъ, и предложение превышаетъ платежеспособный спросъ, тогда прибыль ускользаетъ, наступаетъ кризисъ, капиталисты закрываютъ свои фабрики или сокращають производство. Въ извъстныхъ предълахъ они научались предотвращать или смягчать кризисы, организуясь въ тресты-и регулируя разм'тры производства въ соотвътствіи съ емкостью платежеспособнаго рынка, т. е. ограничивая так. обр. производство. Емкость рынка-вотъ грань, за которой капитализмъ, воодушевляемый только погоней за прибылью, изъ формы развитія производительныхъ силъ становится его преградой. Для дальнъйшаго и окончательнаго раскръпощенія производительныхъ силъ дѣлается необходимой отмѣна капиталистической собственности, водвореніе соціалистическаго способа производства. Такимъ образомъ, соціализмъ рождается изъ расцевта производительныхъ силъ, когда дальнейшее оплодотвореніе природныхъ богатствъ и наличнаго труда становится не подъ силу изживающему себя міровому капитализму.

Съ другой стороны, капитализмъ изъ формы развитія производительныхъ силъ дѣлается его оковами, когда отпадаетъ другой моментъ—конкурренція. Это имѣетъ мѣсто тамъ, гдѣ въ силу естественныхъ или искусственныхъ причинъ создается монополія. Тогда для капиталистическихъ предпріятій создается болѣе легкій путь обезпеченія за собой и повышенія прибыли: не расширеніе производства, а взвинчиваніе цѣнъ. Въ этомъ случаѣ для развитія произгодительныхъ силъ требуется вмѣшательство государства въ формѣ ли націонализаціи отдѣльныхъ отраслей промышленности или въ формѣ государственнаго ихъ регулированія. Война привела къ созданію такого положенія вещей почти во всѣхъ областяхъ народнаго хозяйства. Отвлеченіс милліоновъ рабочихъ на фронтъ, колоссальный ростъ непроизводительнаго потребленія богатствъ страны

въ цълях ь обороны создали безпримърное превышение спроса надъ предложениемъ и всеобщее безтоварье. Капиталисты стали монополистами и пожинали небывало колоссальныя прибыли, взвинчивая цёны и не будучи вынуждаемы, за отсутствіемъ конкурренцій, къ максимальному расширенію производства. Для наибольшаго использованія производительныхъ силъ стало неизбъжно государственное регулированіе производства и распредѣленія. Такъ и родился военный «соціализмъ». Онъ родился изъ нищеты, изъ оскудънія, изъ недостатка. Не какъ результатъ расцвъта производительныхъ силъ явился онъ на сцену, а какъ дътище ихъ упадка, и первопричиной его была необходимость прежде всего урегулировать распредъление недостаточнаго количества сырья, полуфабрикатовъ и предметовъ потребленія. Повысить производительность по сравненію съ капитализмомъ военный соціализмъ можетъ лишь въ тѣхъ предълахъ, которые полагаются самой ограниченностью, вызванной особыми условіями, наличныхъ производительныхъ силъ (средствъ производства и труда).

Итакъ, истинный соціализмъ придеть въ результатъ высшаго развитія производительныхъ силъ. Оно совершится еще въ предълахъ капиталистическаго строя и создастъ въ крупныхъ формахъ производства матеріальныя предпосылки соціализма. Сопутствующій процессъ организаціи и воспитанія рабочаго класса создастъ его психологическія предпосылки. Невозможность реализаціи прибыли вслъдствіе насыщенія рынка лишитъ міровой капитализмъ стимула къ расширенію производства. Съ этого момента капитализмъ изживаетъ себя и для дальнъйшаго развитія производительныхъ силъ долженъ уступить мъсто соціализму, который будетъ истиннымъ потому, что несетъ съ собой окончательное раскръпощеніе производительныхъ силъ и окончательное экономическое освобожденіе труда.

Напротивъ, военный «соціализмъ» содъйствуетъ развитію производительныхъ силъ временно и въ опредъленныхъ предълахъ. Ему уступаетъ мъсто капитализмъ не потому, что лишенъ возможности получить прибыль, а потому, что, вслъдствіе созданной войной ограниченности средствъ производства и возникающей отсюда монополіи, можетъ получать прибыль не расширеніемъ производства,

а посышеніемъ цѣнъ. Но зато съ момента, когда условія, создавшія ограниченность средствъ производства и монополію, устранены, военный соціализмъ своимъ вмѣшательствомъ стѣснялъ бы развитіе хозяйства и потому въ свою очередь долженъ уступить мѣсто капитализму, если только послѣдній еще не изжилъ себя и имѣетъ предъ собой рынки, прибыль и возможность увеличенія производства.

Энгельст говорить, что революція 1848-го года не могла стать соціалистической потому, что капиталистическая основа была тогда еще способна къ развитію.

Съ этимъ историческимъ закономъ не можетъ не считаться жизненная политическая партія. Способность капитализма кт творчеству прежде всего заставляетъ предполагать, что онъ еще не овладълъ всей областью промышленнаго хозяйства и, слъдовательно, не успълъ создать въ немъ необходимаго матеріальнаго базиса для соціализма (сельскаго хозяйства я здёсь, конечно, не имёю въ виду, тамъ свои особые пути развитія). Кром'є того, и рабочія массы всегда предпочтутъ синицу прочнаго заработка и возможность его повышенія соціалистическому журавлю. Этимъ и объясняется экономическій характеръ рабочаго движенія въ странахъ съ преуспѣвающей промышленностью. Вотъ почему, порожденный оскудъніемъ, военный «соціализмъ» не только не означаетъ истиннаго соціализма въ настоящемъ, но и вообще самъ по себъ не составляетъ даже приближенія къ нему, если, повторяю, капитализмъ еще не изжилъ своего творчества. Это не исключаетъ, конечно, того, что огромный опыть ограниченія самодержавія капиталистовъ, накопленный военнымъ соціализмомъ, будетъ использованъ рабочимъ классомъ для защиты своихъ классовыхъ интересовъ.

Особенно въ условіяхъ нашей россійской дъйствительности не приходится говорить о томъ, что военный соціализмъ можетъ развиться въ подлинную соціалистическую организацію производства. Нашу отсталую промышленность, разрушенную войной, окончательно доконали пять мѣсяцевъ большевистскаго хозяйничанія. Россія раздѣлена на части, остаткамъ ея грозитъ судьба колоній. О нашей демократіи нелѣпо говорить, что она стоитъ во

главт мірового движенія. О степени демократических завоеваній надо судить не по размаху революціоннаго періода бурь, а по темъ устойчивымъ формамъ, въ которыя они выльются. Наша демократія настолько б'єдна силами, что даже мъры военнаго «соціализма» въ западно-европейскомъ масштабъ оказались ей не по плеч . Для возстановленія всего, что уничтожила военная и большевистская разруха, потребуется огромное промышленное напряженіе, необходимо будетъ максимальное привлечение капиталовъ. Но ихъ не привлечешь при военномъ «соціализмѣ». Когда съ прекращеніемъ войны исчезнеть обстановка промышленныхъ монополій, явятся рабочія руки, откроется возможность увеличить добычу сырья, тогда военный «соціализмъ», сковывая предпринимательскую иниціативу и парализуя творческую роль капитала, могъ бы сыграть самую роковую роль въ дълъ нашего промышленнаго возрожденія.

«Революція въ Россіи, писалъ Каутскій,—не можеть положить начало соціалистическому строю, для этого не созрѣли еще экономическія условія страны». Вотъ почему и г. Луначарскій, пока комиссарство не вскружило ему головы, подписывался подъ тъмъ, что русскій капитализмь представляетъ собой сравнительно очень слабый исходный пунктъ для реализаціи соціализма, что возможенъ переходъ въ государственную собственность лишь крупнъйшихъ промышленныхъ предпріятій, жельзныхъ дорогъ и рудниковъ, и что значительнъйшая часть промышленности должна по прежнему остаться въ рукахъ частныхъ предпринимателей. Въ іюнъ прошлаго года сей мужъ писалъ о томъ, «насколько практически необходимы намъ сейчасъ мудрые совъты Каутскаго». Но октябрьскій переворотъ возвель его въ санъ комиссара. Столь высокое положеніе обязываетъ. По приказу г. Ленина «мудрый» Каутскій прегращается вт «сладенькаго» Каутскаго, и комиссаръ Луначарскій вкупъ съ другими птенцами ленинскаго гнъзда губять Россію преступными экспериментами большевистскими рабочаго контроля, банковской націонализаціи и другими подобными мърами водворенія соціализма, разрушившими нашу промышленность и выбросившими на улицу сотна тысячь рабочихъ.

Соціалистическая революція въ Россіи не приспъла.

А разт такъ, то и диктатура рабочаго класса, пытаясь осуществить неосуществимое, приведетъ къ хаотическому расхищенік народнаго достоянія, усугубитъ нищету, броситъ разочарованныя, усталыя и озлобленныя массы въ объятія реакціи и погубитъ революцію.

Мы пришли такимъ образомъ къ выводу, что диктатура рабочаго класса осуществима не при всякихъ условіяхъ, а лишь при наличіи необходимыхъ предпосылокъ для разрішенія поставляемыхъ ею себѣ задачъ. Отсюда слѣдуетъ и другой выводъ: попытки утвердить диктатуру при отсутствіи сказанныхъ предпосылокъ неизбѣжно примутъ извращеннує форму, въ самой себѣ таящую залогъ своей гибели. Надо установить методы дѣйствія, которымъ должна слѣдовать рабочая власть, чтобы создать новыя общественныя отношенія. Если потомъ при анализѣ того или иного историческаго момента мы наблюдаемъ, что пришедшал къ власти рабочая партія вынуждена при достиженіи своихъ цѣлей измѣнить основнымъ завѣтамъ своей тактики, это лишній разі подтвердитъ намъ непрочность ея власти.

Каковы же эти завъты? — Вопросъ о формахъ политическаго господства рабочаго класса, о методахъ осуществленія имь своей власти я опредълиль какъ вопросъ объотношеніи рабочей диктатуры къ началамъ демократіи. Диктатура рабочаго класса предполагаетъ, какъ мы видъли, обладаніе имъ властью принудить всѣ общественные классы принять новыя общественныя отношенія, уничтожающія всякоє дѣленіе общества на классы, а съ тѣмъ вмѣстѣ прекращающія всякое классовое господство, всякую диктатуру. Такъ какъ эти цѣли исключаютъ компромиссъ съ другими классами, рабочая диктатура мыслима только въ формѣ единовластія. Но исключаетъ ли единовластіе начала демократіи?

Это могло бы имѣть мѣсто въ двухъ случаяхъ: или тогда, когда рабочій классъ составляетъ меньшинство народа и стремится утвердить свое господство въ разрѣзъ съ/волеї большинства, или же когда, вслѣдствіе его недостаточной организованности и сознательности, лишь меньшая часть его даетъ себѣ ясный отчетъ въ своихъ классовыхъ цѣляхъ, а остальная ввѣряетъ свое дѣло въ руки

чуждыхъ классовъ. Такимъ образомъ, въ иной формулировкъ вопросъ гласитъ такъ: означаетъ ли диктатура рабочаго класса диктатуру большинства надъ меньшинствомъ или напротивъ диктатуру меньшинства надъ большинствомъ?

Во второмъ номерѣ «Рабочаго Интернаціонала» напечатана посвященная этому вопросу статья, и исчернывающая статья, Каутскаго «Демократія и диктатура». Отвѣтъ Каутскаго категориченъ: «стремленіе къ диктатурѣ пролетаріата ни въ коемъ случаѣ не предполагаетъ хотя бы и временной отмѣны демократическихъ правъ и свободъ», «всякая демократическая, въ томъ числѣ и соціалъ-демократическая, партія заняла бы совершенно ложную, крайне гибельную для себя и для продетарскаго дѣла позицію, если бы, будучи меньшинствомъ, захватившимъ въ силу счастливаго сцѣпленія обстоятельствъ кормило государственнаго корабля, она попыталась удержать свое господство противъ воли большинства народа, посредствомъ искаженія демократическихъ принциповъ или открытаго насилія надъ ними».

Самый яркій примѣръ диктатуры меньшинства, стремящагося организованнымъ насиліемъ затащить въ соціалистическій рай упирающіеся народы, даютъ наши большевики. Для всякаго ясно, что трудящіяся массы не съ ними. Объ этомъ лучше всего говорить то обстоятельство, что на протяжении пяти мъсяцевъ своего господства большевики всю мощь своего организованнаго насилія направляютъ именно противъ народныхъ массъ: кровавое завоеваніе цълыхъ областей Россіи; разгонъ органовъ народной воли, всеобщимъ голосованіемъ избранныхъ думъ, земствъ и Учредительнаго Собранія; терроръ, направленный противъ небольшевистскихъ совътовъ; фальсификація выборовъ и представительство отъ мертвыхъ душъ; обращение совътовъ и центральнаго исполнительнаго комимитета въ штемпелюющую машину, - все это свидътельствуетъ, что совътская власть несовмъстима съ выявленіемъ народной воли, что для удержанія народныхъ массъ въ большевистскомъ върноподданствъ нужны бичи и скорпіоны стараго самодержавія. И однако даже дающіе себъ во всемъ этомъ отчетъ большевики (я имъю въ виду тъхъ, которые повинны въ искренней глупости, а не

тельствъ) думаютъ, что большевистская власть, насильственно благод тельствуя народъ, постепенно завладъетъ его признаніемъ и совершитъ соціалистическую революцію. Чтобы понять правильность утвержденій Каутскаго, посмотримъ, какъ этимъ искреннимъ, но неумнымъ большевикамъ должно рисоваться соціалистическое творчество, достигаемое насиліемъ меньшинства надъ большинствомъ. 130.000 помъщиковъ правили Россіей, ихъ мъсто заступаютт 240.000 воодушевленныхъ лучшими намъреніями большевиковъ и принимаются за работу. Сначала красногвардейскими штыками они искореняють всякую крамолу, непослушные совъты упраздняются и замъняются большевистскими комитетами. Когда власть окончательно упрочена (держалось же ненавистное всъмъ самодержавіе), повсемъстно конфискуются фабрики, заводы, банки, дома и вст товары. Затты по геніально разработанному-Ленинымъ плану организуется крупное производство, по декрету о трудовой повинности распредъляется рабочая сила (на самыя тяжелыя работы назначаются редакторы и сотрудники закрытыхъ меньшевистскихъ и эсеровскихъ газетъ, гласные думъ и земствъ, члены Учредительнаго Собранія и прочіе саботажники), и устанавливается всеобъемлющій, вездісущій, точнівйшій и добросовістнівйшій учетъ всего производства и всего распредъленія. Дъло закончено, народъ начинаетъ благоденствовать, и диктатура становится излишней. Гипотетически все это вполнъ мыслимо. Нисколько не менъе, чъмъ ожидание Фурье, что однажды въ полдень къ нему придетъ милліонеръ и дасть средства на устройство опытнаго фаланстера, а соблазнительныя выгоды фаланстера привлекуть людей со всего міра, которые и поспъшать перестроить все общество на до мельчайшихъ подробностей разработанный фаланстерскій ладъ. Но въдь мы не витаемъ въ царствъ утопій, а живемъ на гръшной землъ. Какъ извъстно, Фурье переселился въ безгръшный міръ, не дождавшись милліонера, а, если бы и дождался, все осталось бы по старому, только у одного «буржуя» стало бы на милліонъ меньше. Не перестроилось общество и отъ пришествія 240.000 большевиковъ, только въ банкахъ и казначействъ стало на многіе милліоны меньше.

Режимъ насилія меньшинства надъ большинствомъ всегда и неминуемо выродится въ то, чемъ онъ всегда и былъ, въ режимъ злоупотребленій и эксплуатаціи. Неужели же нужно серьезно доказывать, что дело не въ лицахъ, а въ системъ, въ учрежденіяхъ; что 240.000 большевиковъ, правя населеніемъ при помощи насилія, превратятся въ 240.000 самодуровъ, дъльцовъ, жандармовъ? Никогда не достигали такихъ грандіозныхъ разміровъ шантажъ, взяточничество, казнокрадство и расхищеніе народнаго достоянія, какъ при большевистской диктатуръ. Въра въ соціалистическое творчество большевистской диктатуры при подавленін демократическихъ началъ такъ же нельпа, какъ былая наивная въра темныхъ массъ въ то, что добрый царь все можетъ, да только правды всей не знаетъ. Кто этого еще не постигъ, тому не мъщаетъ прочесть хотя бы сказку о Царъ Симеонъ и убъдиться, что ни большевистские цари, ни царствующіе большевики никакой диктатуры соціализма не осуществять. Неотъемлемое содержание и необходимая предпосылка соціализма, это-полная самод'ятельность массъ. По Ленину же достаточно диктатуры партіи большевиковъ съ примыкающими («1 милліонъ людей, преданныхъ соціалистическому государству идейно»), чтобы начать осуществлять соціализмъ, и онъ очень подробно поучаетъ, какъ надо уплотнять квартиру богатаго инженера и соціализировать его телефонъ... «Передержка, скажетъ Ленинъ: мой учетъ производства и распредъленія не только всеобъемлющій, всеточнівшій и вседобросовістнівйшій, но еще и всенародный, онъ осуществляется чрезъ COPÉTAI».

Но воть туть то и загвоздка. Если Советы будуть организованы такъ, что явятся истинными органами народоправства, отразять действительную волю трудовыхъ массъ, составляющихъ подавляющее большинство населенія; если соціализмъ будетъ водворяться силами всего народа, то ведь это и значитъ, что диктатура рабочаго класса мыслима только, какъ диктатура большинства, а не меньшинства. Но для такой соціалистической диктатуры большинства нужна соціалистическая сознательность, организованность и дисциплинированность трудящихся массъ, нужны и матеріальныя силы въ видѣ синдицированной крупной промыш-

ленности, чтобы было и кому строить и на чемъ строить соціалистическое хозяйство. Тутъ мы и вернулись къ необходимости и объективиныхъ и психологическихъ предпосылокъ соціализма, о чемъ уже довольно было сказано. Недостаточно однихъ благихъ намѣреній, однихъ упованій, что недостающій трудовымъ массамъ опытъ, который долженъ быть ими предварительно накопленъ еще въ предълахъ капиталистическаго строя, въ ихъ органахъ классовой борьбы и прежде всего въ могучихъ профессіональныхъ союзахъ, будетъ ими обрѣтенъ подъ благодѣтельнымъ руководствомъ просвѣщеннаго большевистскаго абсолютизма.

Но, скажутъ несдающіеся большевики, въдь пошли же трудовыя массы за эсерами и меньшевиками, повъривъ ихъ соціалистическимъ лозунгамъ, и если бы Черновъ и Церетели не «продались» буржуазін, а «еще бы болѣ навострились, когда бы у Ленина немного поучились», тогда бы въ думахъ, земствахъ и Учредительномъ Собраніи мы имъли настоящую соціалистическую диктатуру, которая опиралась бы на весь трудовой народъ и немедленно водворила бы соціализмъ. Это возраженіе вполнъ бы соотвътствовало умственнымъ способностямъ крыловскаго большевика. Черновъ и Церетели, даже поучившись у Ленина, конечно, тоже бы соціализма не водворили. Какъ бы ни представляли себъ народныя массы свои цъли, но и воспринять и проводить въ жизнь изъ соціалистической программы онт могутъ только то, что осуществить имъ объективно подъ силу. Наша революція, если бы не была сорвана октябрьскимъ переворотомъ, который, кстати сказать, по своимъ соціально-политическимъ последствіямъ грозить стать и октябристскимъ, если не хуже, дъйствительно дала бы соціалистическую диктатуру. Но все же не ту, которая взялась бы за водвореніе соціалистическаго строя. Ни эсеры, ни меньшевики никогда не объщали немедленнаго соціализма, но, напротивъ, всегда предостерегали противъ демагогическихъ посуловъ.

Здъсь мы подошли къ вопросу о той временной диктатуръ рабочаго класса, которая могла бы и не стать необходимой, если бы моральная дряблость и политическая бливорукость господствующихъ классовъ не сдълали ихъ не-

способными къ разръшенію поставленныхъ исторіей на очередь общенаціональныхъ задачъ.

Исторія знаетъ примъръ такой диктатуры. «Вдумайтесь въ парижскую Коммуну, говоритъ Энгельсъ, то была диктатура пролетаріата». Коммуна возникла потому, что созданное послѣ Седана буржуазіей правительство національной обороны во главѣ съ Тьеромъ оказалось правительствомъ національной измѣны. Рабочему классу Парижа приходилось взять судьбы страны въ собственныя руки, ему предстояло, говоритъ Марксъ: «самоотверженно до конца бороться за дѣло Франціи, спасти которую отъ полнаго паденія и возродить къ новой жизни было можно только революціей, уничтоженіемъ того политическаго и соціальнаго строя, который привелъ ко Второй Имперіи и самъ подъ ея покровительствомъ дошелъ до полнаго разложенія».

Такъ и у насъ. Спасеніе Россіи могло быть доститнуто только революціей, только уничтоженіемъ стараго политическаго и соціальнаго строя, давно уже сдълавшаго Россію колоссомъ на глиняныхъ ногахъ. Спасеніе Россіей было общенаціональной задачей, которая слагалась изъ слѣдующихъ отдъльныхъ основныхъ задачъ. Необходимо было покончить съ войной. Обстановка міровой войны была такова, что выходъ изъ нея, если онъ не долженъ былъ означать гибели и раздъла Россіи, не могъ быть достигнуть сепаратнымъ миромъ, но только всеобщимъ демократическимъ миромъ. Поэтому единственный путь къ разръщенію этой задачи быль энергичная борьба за миръ во внъшней политикъ и напряженнъйшая организація обороны до тъхъ поръ, пока всеобщій демократическій миръ не будеть осуществлень соединенными усиліями международной демократіи. Вторая задача--борьба ся тяготами войны, съ хозяйственной разрухой, обезпеченіе фронта и тыла всъмъ необходимымъ, снабжение города хлѣбомъ и деревни продуктами промышленности. Это требовало планомърнаго вмъшательства государства въ регулированіе производства и распредѣленія. Затѣмъ-экономическое возрождение Россіи. Оно немыслимо безъ передачи всей земли въ руки трудового народа. И, наконецъ, предпосылкой для разрѣшенія всѣхъ этихъ задачъ служило политическое возрождение Россіи, раскръпощение творческихъ силъ, призывъ ихъ къ государственной и хозяйственной самодъятельности, переустройство Россіи на началахъ федеративной демократической республики. Всѣ эти задачи, тѣсно между собой переплетавшіяся, продиктованныя однъ условіями войны, другія общимъ ходомъ историческаго развитія, нашли свое выраженіе въ дозунгахъ революціи: миръ и хлъбъ, земля и воля. Разръшеніе ихъ было необходимо въ интересахъ всъхъ классовъ, норазрѣшить ихъ были безсильны наши имущіе классы, дряблые, лишенные общественной иниціативы и рѣшимости, умъвшіе только пресмыкаться предъ самодержавіемъ, дрожаешіс надт своимъ положеніемъ содержанокъ у государства и не пользовавшіеся ни довъріемъ, ни авторитетомъ у трудовыхъ массъ. Вотъ почему народныя массы взяли судьбы страны въ свои руки въ лицъ своихъ совътовъ, просоюзовъ, соціалистическихъ фессіональныхъ земствъ. Наше Учредительное Собраніе должно было явиться соціалистической диктатурой. Диктатура эта не должна была выходить за предълы указанныхъ общенаціональныхъ задачъ, не должна была пытаться осуществить неосуществимое, водворить соціалистическій строй, условія для котораго еще не созръли. Но исторія судила иначе. Слишкомъ тяжелое наслъдіе осталось отъ самодержавія, й, можеть быть, самое тяжкое изъ него-некультурность, темнота и неподготовленность народныхъ массъ къ самодъятельности. Справиться съ этимъ наслъдіемъ можно было лишь постепенно въ процессъ длительной творческой работы. Но измученныя и несознательныя массы ждали немедленнаго разръшенія своихъ нуждъ. Онъ дали ослъпить себя большевистской демагогіей и не оказали сопротивленіл октябрьскому перевороту, несшему съ собой анархію. Вонарилось господство деклассированной солдатчины. Мысля и дъйствуя внъ времени и пространства, будучи въ плъну у разбуженной стихіи, большевистская диктатура и не хотъла и не могла ограничиться разръшеніемъ посильныхъ общенаціональныхъ задачъ, принялась за осуществленіе немедленнаго мира и немедленнаго соціализма, привела къ краху во внъ и внутри, погубила Россію и погубила революцію.

Какъ не похоже все то, что дълаютъ большевики, на то, что дълала и должна была дълать, по мнѣнію Маркса и Энгельса, Коммуна для политическаго и соціальнаго возрожденія страны

Рабочій классъ, -- говорять Марксъ и Энгельсъ, -- достигнувъ власти, не можетъ пользоваться для своихъ цълей старой государственной машиной. Онъ долженъ уничтожить весь старый, направлявшійся до техъ поръ противъ него самого механизмъ унгетенія и обезопасить себя со стороны собственныхъ служащихъ и уполномоченныхъ. Это, конечно, не можеть быть достигнуто одной смѣной лицъ, но измѣненіемъ всей системы государственнаго управленія. Полное проведеніе самоуправленія отъ самыхъ маленькихъ коммунъ до Національнаго Собранія, всеобщее избирательное право, выборность и см вняемость судей и всъхъ чиновниковъ, вотъ что сдълала Коммуна для Парижа и предполагала сдълать для всей Франціи. Всъ мъры ея Марксъ характеризуетъ какъ управленіе народа посредствомъ самого народа. - Иначе большевики. Повсемъстно избранные всеобщимъ, прямымъ, равнымъ и тайнымъ голосованіемъ органы мъстнаго самоуправленія они упразднили, неугодные Совъты распускають, на мъсто всенароднаго Учредительнаго Собранія поставили центральный комитетъ своей партіи, наименовавъ его сов'єтомъ народныхъ комиссаровъ. Чиновники, вмъсто выборности и смъняемости ихъ по волъ представительныхъ демократическихъ органовъ, назначаются и смъщаются росчеркомъ Ленинскаго или Бронштейновскаго пера и получаютъ право вязать и миловать не только отдъльныхъ гражданъ, но даже и совъты. Словомъ, на мъстъ демократическихъ учрежденій Коммуны-подлинная большевистская олигархія. Первымъ декретомъ Коммуны былъ декретъ объ уничтоженіи регулярнаго войска и замене его вооруженнымъ народомъ. Большевики разоружаютъ населеніе и комплектуютъ наемную опричину въ лицъ красной гвардіи и красной арміи, которыя могутъ стать и становятся въ рукахъ всякихъ проходимцевъ орудіемъ, направленнымъ противъ трудовыхъ

Коммуна принимала мъры къ улучшенію положенія рабочихъ, боролась съ безработицей. Большевики, разру-

щал промышленность, выбрасывають сотии тысячь рабочихь на улицу. «Если есть люди, говорить Каутскій, которые думають, что господство пролетаріата приведеть къ каторжному режиму, что тогда каждому будеть назначаться работа начальствомь, то они очень плохо знають пролетаріать». Большевистское начальство издаеть декреты объ очисткъ снъга подъ угрозой разстръла и грозить лишеніемъ хлѣбныхъ карточекъ городскихъ и банковскихъ служащихъ, не желающихъ продолжать прежней работы подъ большевистскимъ комиссарствомъ.

Энтельсь, противопоставляя мърамъ Коммуны бланкистскую тактику, даетъ характеристику бланкистовъ: «Воспитанные въ школѣ заговорщиковъ и привыкшіе къ строгой дисциплинъ заговора, они думали, что сравнительно небольшое число смѣлыхъ, хорошо организованныхъ людей можеть, при благопріятно сложившихся обстоятельствахь, захватить власть и удержать ее въ своихъ рукахъ до техъ поръ, пока не удастся привлечь народъ на сторону революціи и струппировать его вокругь небольшой кучки вожаковъ. Чтобы такое дъло удалось, нужна была раньше всего диктаторская централизація власти въ рукахъ новаго правительства». Не узнаемъ ли мы въ этихъ мастерски схваченныхъ чертахъ точнаго портрета большевиковъ, только очищенныхъ отъ элементовъ шантажа и предательства? Да еще та разница, что бланкисты, какъ указываетъ Энгельсъ, ставъ у власти, дълали какъ разъ противоположное тому, что имъ предписывала ихъ школьная доктрина, большевики же и у власти остались вфрны своей твердолобости.

Коммуна была вызвана къ жизни общенаціональными задачами, безсиліємъ и измѣной буржуазіи. Рабочая диктатура отвѣчала не соціалистической сознательности рабочаго класса, но его смутнымъ соціалистическимъ настроеніямъ. Если бы Коммуна не была побѣждена и разрѣшила общенаціональныя задачи, рабочая власть не могла бы отказаться отъ попытокъ водворенія соціализма, и, такъ какъ экономическое развитіе Франціи не представляло еще тогда необходимыхъ для него условій, соціалистическіе опыты отпугнули бы массы, и власть перешла бы къ умѣреннымъ буржуазнымъ элементамъ. Рабочая диктатура умерла бы,

но дъло соціальнаго и политическаго возрожденія было бы завершено.

Та же судьба ожидала соціалистическую диктатуру и у насъ. Претворивъ въ жизнь лозунги мира и хлѣба, вемли и воли, соціалистическая диктатура освободила бы творческія силы страны, дала бы могучій толчокъ ея хозяйственному развитію, и такимъ образомъ исчезла бы почва для смутныхъ соціалистическихъ настроеній. Возстановилось бы равновѣсіе между политической властью и экономическимъ строемъ. Рабочій классъ, отойдя отъ обладанія властью, организовался бы въ борьбѣ за свои классовые интересы, пріобрѣталъ бы необходимый опытъ и вырабатывалъ въ себѣ уже не одни соціалистическія настроенія, но отчетливую соціалистическую сознательность и дисциплину.

Какъ опредълились бы тогда задачи соціалистическихъ партій? На это даетъ отвътъ Каутскій въ своей статьъ «Диктатура и демократія». Когда страна для соціализма еще не созръла, и соціалистическія партіи поэтому не имъютъ за собой большинства народа, тогда онъ «должны изыскать надлежащій путь къ тому, чтобы безъ потрясенія демократическаго строя очистить мъсто другимъ демократическимъ элементамъ, имъющимъ за собой народныя массы, и по отношенію къ этому демократическому режиму взять на себя роль силы, толкающей его впередъ и стоящей на стражъ достигнутыхъ завоеваній».

Диктатура рабочаго класса, еще не являющаяся переходнымъ моментомъ къ уничтоженію классоваго господства вообще, всегда будетъ временной, но, если бы она была направлена на разръшеніе общенаціональныхъ задачъ, считаясь съ исторически данными условіями, то, осуществивъ соціальное и политическое возрожденіе страны, она могла бы явиться провозвъстницей той грядущей диктатуры, которая закончится царствомъ соціализма.

Выясняя условія, при которыхъ диктатура рабочаго класса по необходимости окажется преждевременной, а потому и недолговѣчной, намъ уже приходилось попутно касаться и той обстановки, въ которой произойдетъ ея крущеніе. Здѣсь поэтому можно ограничиться резюмированіемъ высказанныхъ выше мыслей. Обладая всей полнотой госу-

дарственной власти, но, не имъя въ то же время по юбъективнымъ причинамъ возможности и не будучи подготовлены къ соціалистическому переустройству производства и распредъленія, трудовыя массы по необходимости водворяють «соціализмъ» лишь въ видъ раздъла богатствъ состоятельныхъ слоевъ населенія. Такого рода «соціалистическое» вм вшательство въ хозяйственную жизнь только усугубляетъ разруху, увеличиваетъ безработицу, лишенія и нищету. Рабочимъ классомъ овладъваетъ усталость, апатія и озлобленіе. Ряды трудовой демократіи раскалываются, . начинается взаимная вражда. Народныя массы все болѣе охватываетъ тоска по порядку, прошлое въ свътъ настоящаго представляется не столь ужъ тягостнымъ, пробуждается жажда той кръпкой власти, которая положитъ предълъ соціалистическимъ экспериментамъ и анархіи и обезпечить хотя и скудный, но болье или менье върный кусокъ хлъба. Дъйствующіе отъ имени рабочаго класса органы власти теряютъ почву подъ ногами, выявление народной воли для нихъ гибельно, и, стремясь закрѣпить ускользающую власть, они обращаются на путь террора и подавленія демократическихъ основъ силою штыковъ наемной солдатчины. «Торжествующей реакціи, говоритъ Каутскій, уже не приходится уничтожать демократическія завоеванія народа; для подавленія революціи ей остается лишь продолжать пользоваться тъми же самыми методами, которые революціонное меньшинство примѣняло для спасенія революціи». Въ интересахъ рабочаго класса укръпленіе завоеваній революціи, а не внѣшнее «углубленіе» ея вплоть до катастрофы. Пусть это укръпленіе сопровождается отходомъ стъ позицій властвованія и уступкой ихъ тѣмъ имущимъ классамъ, которымъ принадлежитъ руководство козаяйственной жизнью страны, - все же оно служить дълу рабочаго класса, поскольку расчищаетъ путь для дальнъйшаго развитія производительных силь и обезпечиваеть за трудящимися массами свободныя формы классовой борьбы. Если это усвоить, то наивно говорить, будто утвержденіе диктатуры мфрами террора и поощрение рабочихъ массъ къ борьбъ противъ личности и имущества представителей буржуазныхъ классовъ (а не противъ классовыхъ основъ общества) есть борьба революціи противъ контръ-революціи. Напротивъ, контръ-революціонными въ своемъ существѣ и по своимъ послѣдствіямъ являются демагогія, терроръ, подавленіе демократіи и раздѣлъ богатствъ, такъ какъ они приведутъ къ превращенію бюрократіи изъ «слугъ общества въ его повелителей». Такіе усердные «углубители» революціи въ интересахъ рабочаго класса поистинѣ являются по отношенію къ нему тѣми услужливыми дураками, которые опаснѣе врага.

Мы уже нашли у Энгельса характеристику большевистской доктрины, теперь въ заключение почерпнемъ у Маркса характеристику большевистскихъ дъйствій.

«Брестская капитуляція, отдавшая во власть Германіи всю Россію, закончила собою рядъ въроломныхъ интригъ, начатыхъ узурпаторами 24 октября въ самый день захвата ими власти (приказъ о перемиріи по полкамъ, приказъ о демобилизаціи арміи). Въ этой капитуляціи правительство совъта народных в комиссаровъ пало до глубочайшаго униженія, явило себя правительствомъ, состоящимъ въ плъну у Гинденбурга, и выступило въ такой мерзкой роли, какую не ръшился взять на себя даже самъ Николай II. Страна должна была почувствовать, что условія перемирія дѣлали далѣе немыслимымъ веденіе войны, и что для заключенія мира, предписаннаго Гинденбургомъ, худшіе люди Россіи окажутся лучшими. По открытіи въ Москвъ Всероссійскаго Сътзда совттовъ рабочихъ, солдатскихъ и крестьянскихъ депутатовъ, Ленинъ не допустилъ ихъ даже къ парламентскимъ преніямъ, а просто заявилъ имъ, что они немедленно должны принять предварительныя условія мира, такъ какъ только при этомъ условіи могла быть сохранена совътская власть, могла бы вести борьбу противъ Учредительнаго Собранія. Люди изъ совъта народныхъ комиссаровъ какъ разъ годились для целей-Гинденбурга, и потому Ленинъ сталъ во главъ правительства, a tickets-of-leavemen'ы (досрочно освобожденные поднадзорные преступники) 3-5 іюля сдълались его министрами. Никакое правительство не рѣшилось бы бомбардировать Москву, Кіевъ и рядъ другихъ городовъ Россіи, кромъ правительства, сдавшаго раньше Россію и мицамъ».

Наконецъ, о расправахъ съ населеніемъ, не пріемлющимъ большевистской власти: чтобы найти что-либо по-

хожее на поведеніе Ленина, Троцкаго и его палачей, надо вернуться ко времени Суллы и римскихъ тріумвировъ. То же хладнокровное массовое избіеніе людей; то же безпощадное пренебреженіе палачей къ полу и возрасту жертвъ; та же пытка плѣнныхъ; тѣ же гоненія, только на этотъ разъ уже протцвъ цѣлаго сословія; та же дикая травля скрывшихся вождей, чтобы никто изъ нихъ не спасся; тѣ же доносы на политическихъ и личныхъ враговъ; то же равнодушное избіеніе людей, совершенно непричастныхъ къ борьбѣ. Разница только въ томъ, что римляне не имѣли пулеметовъ, чтобы разстрѣливать плѣнныхъ толпами, что они не имѣли въ рукахъ декрета о борьбѣ съ контръ-революціей, и что на устахъ у нихъ не было слова «соціализмъ».

Поставьте теперь вмѣсто Брестской капитуляціи—Вер сальскую, вмѣсто Ленина и Троцкаго—Тьера и Трошю, вмѣсто узурпаторовъ 24 октября—узурпаторовъ 2 сентября, вмѣсто совѣта народныхъ комиссаровъ—правительство на ціональной обороны, вмѣсто Гинденбурга—Бисмарка, вмѣсто Николая ІІ—Наполеона ІІІ, вмѣсто худшихъ людей Россіи—худшихъ людей Францій, вмѣсто Московскаго съѣзда совѣтовъ—Бордосское собраніе «сельскихъ депутатовъ», вмѣсто борьбы противъ соціалистическаго Учредительнаго Собранія—борьбу противъ парижской Коммуны, вмѣсто бомбардируемой Москвы—бомбардируемый Парижъ, вмѣсто пулемета—митральезу и вмѣсто слова «соціализмъ»—слово «цивилизація»,—и вы получите точную выписку изъ «Гражданской войны во Франціи» Маркса.

Но разв'в не законна была эта зам'вна, разв'в есть хоть одна черта въ Марксовой характеристик'в Тьера, Трошю и правительства національной обороны, которая не была бы полностью приложима къ Ленину, Троцкому и сов'ту народных в комиссаровъ?

Не парижскую Коммуну, йо ея усмирителей повторили большевики своей диктатурой.

Мих. Гендельманъ (Якобій).

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|    | gining-principality parties                                               | CIP. |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Д. | С. Розенблюмъ. Соціально-психологическія основы большевизма               | 5    |
| B. | М. Черновъ. Внъшняя политика большевизма                                  | 13   |
| Θ. | Ртищевъ. Партія стихійно-демобилизующейся арміи.                          | 71   |
| M. | В. Вишнякъ. Большевизмъ и демократія                                      | 85   |
| H. | В. Святицкій. Большевизмъ и Всероссійское Учредительное Собраніе.         | 107  |
| Π. | В. Киржановъ. Въ защиту мъстнаго самоуправленія.                          | 123  |
| B. | В. Лункевичъ. Большевизмъ и интеллигенція                                 | 145  |
| Д. | Ф. Раковъ Финансовая политика большевистской власти                       | 167  |
| A. | А. Николаевъ. Большевизмъ и кооперація                                    | 187  |
| B. | А. Панъ. Экономическія послідствія основного закона о соціализаціи земли. | 213  |
| Н. | Д. Кондратьевъ. По пути къ голоду                                         | 246  |
| M. | Я. Гендельманъ (Якобій). Большевизмъ и диктатура рабочаго класса          | 262  |



На страницъ 33-ьей между Т3-ой и 16-ой строчками сверху выпала строка. Со словъ "Но для насъ" слъдуетъ дальше до конца абзаца такъ: "Но для насъ дъло предстоитъ въ другомъ освъщении, и съ этой-то точки зрънія съ нашей стороны въ предпарламентъ прозвучала ръшительная нота критики того пассивнаго курся внъшней политики, на который перешелъ Терещенко въ послъдней фазъ своей дъятельности".







